

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

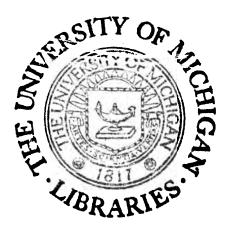

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | - |  |
|   |  |   |  |

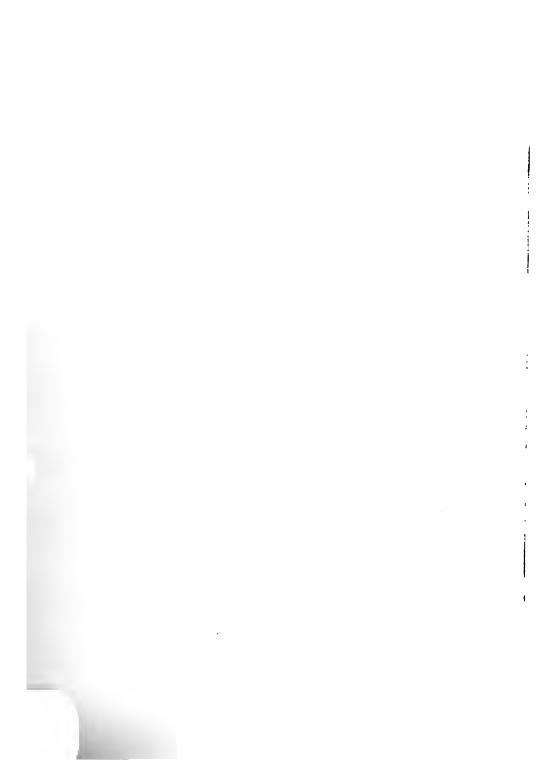

Koshelev, alekvarår Ovarmick

# наше положение.

А. КОШЕЛЕВА.

### BERLIN.

B BEHR'S BUCHHANDLUNG. (E. BOCK.)
27. UNTER DEN LINDEN.

1875.

DK 221 .K86

k.

•

.

.

Chacks Euchange Reninkit 12-15-71 901743-293

> Более двенадцати леть, я ничего не печаталь за границею, потому что можно было печатать дома — у насъ на Руси. Я желаю беседовать не съ чужими а съ своими; а потому одна крайность заставляеть меня печатать на чужбинь. не революціонеръ, не комунистъ, не оппозиціонистъ изъ любви къ спорамъ и порицаніямъ. И лета и достатки мои и то положение, которымъ я пользуюсь въ обществъ — устраняютъ такое обвиненіе, еслибы оно было къмъ-либо на меня возведено. По настроенію, я даже не пессимисть; но нынёшнія обстоятельства Россіи таковы, что всякій, любящій свое отечество, долженъ крѣпно призадуматься, и что если онъ имфетъ что сообщить въ утъщение, ободрение и назидание своихъ согражданъ, то обязанъ откровенно высказаться

Молчаніе, въ настоящемъ случать, считаю я діломъ не добрымъ. Быть можетъ что въ этой книжкт, я не сообщаю ничего особенно новаго и важнаго; но втрно одно — что я говорю съ глубокимъ убъжденіемъ, безъ всякихъ заднихъ мыслей и съ искреннимъ желаніемъ блага для моей страны — что во мнт отъ избытка души уста глаголютъ.

А. Кощелевъ.

1/13. Августа 1874. Емсъ.

## Оглавленіе.

|       |       | 1         |       |     |      |      |     |    |     |              |     |     |     |     |     |     | C | гран. |
|-------|-------|-----------|-------|-----|------|------|-----|----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
| I.    | Наше  | положеніе | B00   | бще | ٠.   |      |     |    |     |              |     |     |     |     |     |     |   | 1     |
| II.   | Наше  | положеніе | въ    | общ | ест  | вен  | HO- | -r | раж | да           | нсі | COM | ľЪ  | ОТЕ | ющ  | ені | и | 11    |
| Ш.    | ,,    | 79        | въ    | аді | иин  | INC. | гра | TE | вн  | ) <b>M</b> 1 | ь   | тн  | ош  | ені | И   |     |   | 47    |
| IV.   | ,,    | "         | въ    | су  | теб: | нов  | ďЪ  | 01 | ног | цен          | úи  |     | .•  |     |     |     |   | 68    |
| V.    |       |           | въ    | ФИІ | ан   | COB  | OM. | Ъ  | QTI | 101          | ен  | iи  |     |     |     |     |   | 80    |
| VI.   | ,,    | ,,        | въ    | нъ  | кот  | opi  | IXI | Б, | дру | ги           | XЪ  | 01  | CHO | ше  | нія | XЪ  |   | 96    |
| VII.  | Нашъ  | частный   | быт   | ь.  |      |      |     |    |     |              |     |     |     |     |     |     |   | 117   |
| VIII. | Наша  | литератур | а.    |     |      |      |     |    |     |              | u   |     |     | •   |     |     |   | 130   |
| IX.   | Общій | выводъ 1  | a sai | клю | чен  | ie   |     |    |     |              |     |     |     |     |     |     |   | 143   |
|       | Прило | женіе .   |       |     |      |      |     |    |     |              |     |     |     |     |     |     |   | 1:5   |

### Наше положение вообще.

Нынъшнее наше положение тяжело, весьма тяжело — въ этомъ согласны чуть не всѣ; несогласны съ этимъ развѣ только тѣ, которые пользуются бъдственностью настоящаго положенія и извлекаютъ изъ него личныя выгоды. Но иные и весьма многіе находять его даже болье тяжкимь чёмъ то положеніе, въ которомъ Россія находилась въ течени предъидущаго тридцатилътняго царствованія. И не хотелось бы съ этимъ согласиться, и внѣшняя обстановка вещей противурѣчитъ такому утвержденію; но отвергать гибельное дъйствіе нын шняго положенія дёль на умы, духь и жизнь народа — невозможно; ибо, на нашихъ глазахъ, совершаются, во внутренней и внишней нашей жизни, такія разительныя событія, и проявляются такой упадокъ и такое разложение нравственныхъ народныхъ силъ, что невольно погружаешься въ думу и душа наполняется грустью глубокою. Однако неужель, въ последніе девятьнадцать леть, мы не двинулись впередъ? Неужель мы въ иномъ

даже попятились къ худшему? Неужель всё возбужденныя надежды, всё потраченныя нами силы, всё совершенныя великія дёла — превратились въ прахъ? Нётъ! Конечно нётъ! Между положеніями нашими — прежнимъ и нынёшнимъ — разница огромная, существенная, хотя, во многихъ отношеніяхъ, и не утёшительная.

Съ 1825 по 1855 годъ, мы обрътались подъ тяжкимъ, постояннымъ, почти однообразнымъ гнётомъ: у насъ не было никакой общественной гражданской жизни; о земской деятельности не позволялось и думать, и употребление словъ: "земство" "земскій клало, на произносившаго ихъ, печать неблагонабежности и неблагонам вренности, даже подвергало его разнаго рода невыгодамъ и опасностямъ; дворянскія собранія не имѣли никакаго значенія; въ нихъ почти никакихъ дёлъ не обсуждалось, а происходили только скандалы; выборы же въ важныя должности — председателей и членовъ палатъ гражданскаго и уголовнаго суда, увздныхъ и земскихъ судовъ, въ званіе предводителей и депутатовъ дворянства и проч. превратились въ игру личныхъ интересовъ; въ городахъ, самоуправление было ничёмъ инымъ какъ его пародіею, ибо оно находилось въ рукахъ самыхъ непросвъщенныхъ горедскихъ обывателей и состояло въ полной зависимости отъ губернскихъ правленій; суды не внушали къ себъ никакаго довърія, и люди честные и безкорыстные, въ нихъ засъдавшіе, заподозръвались, по милости тайнаго судопроизводства, если и не во взяткахъ, то въ небрежности и угодливости; торговля была въ полномъ застов; кредитъ почти

вовсе не существовалъ; крипостная зависимость лежала на плечахъ и спинъ многихъ милліоновъ людей; а литература прибавлялась стихами, театральными піесами, пов'єстями и романами, которые могли быть безправственными, лишь бы не касались человъка общественнаго, а тъмъ еще мънъе отношеній его къ правительству; Русскій не смёль, ни въ журнальныхъ статьяхъ, ни въ книгахъ, говорить о вопросахъ политическихъ или о злобахъ дня. Однимъ словомъ, внизу была мертвенность полная; а въ верхнихъ слояхъ гулялъ произволъ безъ всякой удержи. Жизнь человъчья сосредоточивалась для Русскаго въ тайникахъ его души; тутъ только онъ чувствовалъ себя существомъ, созданнымъ по образу и подобью Божьему — тутъ только онъ сознавалъ свою самобытность, свое право на свободу мысли, чувства и воли. Дъйствіе отрезвительное для произвола, пробудительное для людей, лишенныхъ гражданской дъятельности, и благотворное для страны вообще — произведено было Крымскимъ погромомъ.

Теперь конечно мы чувствуемъ себя безпрестанно стѣсненными и въ земскомъ и въ городскомъ самоуправленіи; испытываемъ на себѣ разгулъ произвола, свыше надъ нами поставленныхъ администраторовъ (мастерски изображенныхъ Щедринымъ въ его помпадурахъ); подвергаемся дѣйствію вновь издаваемыхъ законовъ, мало соображенныхъ съ нуждами страны, и ожидаемъ со страхомъ, изъ Петербурга, министерскихъ и законодательныхъ разъясненій и дополненій, изподтишка отнимающихъ у насъ права и обеспеченія, которыя были

намъ Высочайше дарованы въ Уставахъ и Положеніяхъ, изданныхъ въ первое десятильтіе ныньшняго царствованія; но все-таки мы имбемъ губернскія и убедныя земскія учрежденія, а равно и городскія думы и управы, въ которыхъ мы можемъ обсуживать наши нужды, устанавливать правила для нашего общественнаго хозяйства, и распоряжаться, по нашему усмотрѣнію, на пользу обитаемой нами мъстности, сборами, нами же устанавливаемыми. Теперь хотя мы и не чувствуемъ себя обеспеченными въ личныхъ и имущественныхъ нашихъ правахъ; хотя и бывають высылки безъ суда на житье въ Вологду и другіе отдаленные края, а также произвольныя нарушенія правъ личности и собственности со стороны становыхъ, исправниковъ, полицеймейстеровъ, губернаторовъ и другихъ административныхъ лицъ; однако эти случаи суть только прискорбныя исключенія изъ общаго правила: ибо, на основаніи судебныхъ уставовъ, мы вообще подлежимъ суду не тайному, не по мертвой буквъ закона, не по произвольному истолкованію его приказными, а по суду гласному, действующему, въ лицѣ нами избираемыхъ мировыхъ судей и изъ насъ назначающихся присяжныхъ засъдателей, по внушеніямъ человъческой совъсти. Правда, что налоги и разнаго рода сборы ростутъ и все тяжче на насъ ложатся; что дарственные расходы страшно увеличиваются и разнообразятся; что уровнительность достоинства первыхъ производисоставляетъ  $\mathbf{a}$ тельность не есть свойство последныхъ; но, по крайней мфрф, изъ обнародываемыхъ государственныхъ смътъ, мы узнаемъ что хотятъ съ насъ взять, а изъ опубликовываемыхъ отчетовъ государственнаго контроля, мы видимъ на что наши деньги употреблены — чего прежде не бывало; правда, что въ этомъ утъшение слабое, ибо тутъ мы только зрителями и слушателями бездейственными, но всетаки существами, не лишенными способости размышленія, соображенія и дёланія выводовъ и заключеній. Конечно наши денежныя дела вообще все болье и болье затрудняются и запутываются, какъ неопределительностью нашей денежной единицы, такъ въ особенности разными, какъ deus ex machina являющимися распоряженіями министерства финансовъ; но, несмотря на то, замътно какое-то, пожалуй, и не естественное, а искуственное и мало утъщительное оживление въ торговыхъ и особенно въ спекуляціонныхъ предпріятіяхъ; возникли у насъ банки и денежные и поземельные; страдаемъ теперь не отсустствіемъ кредита а его безпорядочностью и разгуломъ; и въ финансовомъ дёлё мы уже ходимъ не во тымъ ночной, а при полусвътъ сумерокъ, въроятно, утреннихъ а не вечернихъ. Хотя въ деревняхъ, ни для крестьянъ, ни для землевладальцевь, быть не устроень такъ, чтобы они могли свободно развивать свою деятельность, успъщно вести свои хозяйства и разживаться; однако крепостная зависимость первыхъ отъ последнихъ упразднена; тълесныя наказанія для крестьянъ, если и не отмѣнены, то значительно сокращены; права и обязанности и техъ и другихъ нъсколько опредълены, и есть возможность распоряжаться хозяйствомъ на основаніяхъ, если и не

совсемъ правильныхъ, то по краиней мъръ, такихъ, которыя явно не противуречать здравому смыслу и справедливости. Благосостояние сельскаго населенія, конечно, мало улучшилось (если только оно не ухудшилось); но вина въ этомъ какъ самаго крестьянства, не становящагося въ уровень дарованныхъ ему правъ и предающагося пьянству, такъ и самихъ личныхъ землевладельцевъ, не желающихъ посвящать свои труды нелегкому дёлу сельскаго хозяйства и мъстной дъятельности, и предпочитающихъ ей удобную, пріятную, хотя и съ ущербомъ самостоятельности сопряженную жизнь на государственной службь, или поприще частныхъ и компанейскихъ спекуляцій, исполненное треволненій и вынуждающее на разныя сдълки съ своею со-Неулучшение или даже ухудшение быта сельскаго населенія происходить, быть можеть, и отъ другихъ причинъ: крестьянамъ, бывшимъ въ полной зависимости отъ помъщиковъ и отъ чиновниковъ вдругъ даны были огромныя права, т. е. такое самоупраленіе, какаго небыло предоставлено ни дворянамъ, ни горожанамъ; понятно что крестяне не справились съ дарованными имъ правами и что они просто на просто растерялись. Къ этому конечно много содъйствовали и гг. посредники послъднихъ годовъ: сколько первые дъятели, носившіе это званіе, старались удерживаться и удерживать крестьянъ на строго законной почвъ, столько ихъ пресмники, нынъшніе посредники сами своевольничуютъ, воскрещають память о действіяхь прежнихь недобрыхъ помещиковъ и даже побуждаютъ старшинъ и старостъ къ дъйствіямъ произвольнымъ и

противузаконнымъ. Что касается до землевладёльцевь, то ихъ гонить, на государственную службу и на житье въ городахъ, и то обстоятельство, что они не чувствують себя достаточно обеспеченными со стороны полиціи, не имѣющей почти никакихъ средствъ къ огражденію гражданъ отъ постороннихъ насилій и удерживающей за собою только прежній произволь и прежнее умініе водворять безпорядки вездь, гдь она появляется. Иные думають что для усиленія власти полиціи нужны какіе-то конные разъёзщики и умноженное число становыхъ. Нѣтъ! не такими средствами увеличиваютъ силу полиціи. Примъръ Англіи, въ этомъ отношени какъ и во многихъ другихъ, особенно поучителенъ: тамъ полиція сильна темъ, что она всегда действуетъ законно и что, вследствие того, всь ей помогають. — Правда что, въ литературной сферѣ, произвольно жгутъ книги и журналы, запрещаютъ статьи, пріостанавливаютъ розничную продажу и самое изданіе газеть и журналовь, и снабжають цензурные комитеты и циркулярными и особенными и обыкновенными и конфиденціальными предписаніями, запрещающими говорить въ печати то о томъ, то о другомъ предметъ; но, за всьмъ тьмъ, есть возможность, конечно не просто и откровенно, а съ помощью нѣкоторыхъ хитростей, говорить и о элоупотребленіяхъ администраціи и о других важных государственных предметахъ; мы можемъ, до нъкоторой степени, обсуживать общіе политическіе вопросы и высказывать съ некоторою ловкостью, наши нужды и желанія. — Слѣдовательно наше нынѣшнее положеніе

существенно и значительно отличается отъ того положенія, въ которомъ мы находились до 1855 года, и нельзя не признать превосходства перваго надъ послѣднимъ. Отъ чего же люди, пережившіе одно и переживающіе другое положеніе, считаютъ нынѣшнія обстоятельства даже болѣе тяжкими, какъ мы выше сказали, чѣмъ прежнія, ощущаютъ ихъ стѣснительность и давленіе сильнѣе чѣмъ когда либо, и чувствуютъ какой-то не бывалый упадокъ силъ? Отъ чего, особенно молодежью и людьми, только вступающими въ зрѣлые года, овладѣваетъ глубокое, ни чѣмъ не смягчаемое отчаяніе?

Конечно горе, бѣда, насъ одержащія, всегда намъ кажутся болѣе тяжкими чѣмъ тѣ, которыя уже миновали. Это такъ; но, при внимательномъ, въ глубь обстоятельствъ нѣсколько вникающемъ размышленіи о тяжести нынѣшняго положенія, нельзя не усмотрѣть другихъ болѣе дѣйствительныхъ причинъ нашего настоящаго страданія.

Человѣкъ, заключенный въ тюрьмѣ, проведшій тамъ много лѣтъ, свыкается и съ этою жизнью; онъ тамъ устроиваетъ кое-какъ свое житьебытье; его чувства притупляются; его мысли съуживаются; онъ деревенѣетъ и перестаетъ даже чувствовать эту, его уничтожающую тяжесть положенія. Но человѣку, освобожденному изъ заключенія и вкусившему сладости свободы, чрезвычайно тяжело, когда, по временамъ, его вновь отводятъ въ тюрьму и когда притомъ эти отводы зависятъ отъ произвола тюремщиковъ, а предоставленіе этому несчастному большихъ или меньшихъ льготъ опредъляется опять усмотрѣніемъ этихъ же самовласт-

цевъ. Чувства этого несчастнаго неминуемо прижодятъ въ нервное раздражение; мысли его путаются; и если онъ и не ръшается на какой либо отчаянный поступокъ, то овладъваетъ имъ безнадежность; душа его ни къ чему болъе не лежитъ; силы его упадаютъ, и онъ уничтожается подъ невыносимымъ бременемъ своего положения.

Не въ такомъ ли именно положени находимся мы теперь?

Зависимость крѣпостныхъ людей отъ ихъ владѣльцевъ упразднена; дарованы намъ земскія и городскія учрежденія; установленъ судъ гласный по закону и совѣсти; обѣщена и отчасти была дана свобода печатнаго слова; слѣдовательно совершено было многое для водворенія правды въ землѣ русской. Какъ же намъ было не почувствовать себя наконецъ изведенными изъ тюрьмы на Божій свѣтъ? Какъ намъ было не ожить, не почувствовать себя людьми, не подумать что новая эра для насъ открывается и что и мы можемъ принять участіе въ міровомъ поступательномъ движеніи человѣчества?

И что же на деле оказалось?

Воля Государя, выраженная въ органическихъ законахъ, предоставляла намъ права; но исполнители законовъ стъсняютъ ихъ смыслъ сколько могутъ и щедры только на ограниченія; мало этого — разъясненіями, истолкованіями и дополненіями даже путемъ законодательнымъ, они, подъ тъмъ или другимъ предлогомъ, не прямо, а большею частью косвенно, измѣняютъ первоначальныя статьи разныхъ Уставовъ и Положеній, имъя въ виду не ихъ охра-

неніе и развитіе, а задержку ихъ дъйствія и даже ихъ переиначеніе. Мы думали наконецъ вступить на путь правды, а оказалось что ложь усугублялась и что подъ словами новыми удерживалась недоброе старое. Выгода Государя и народа несомнѣнно заключается въ ихъ единодушіи, въ большей по возможности взаимной любви, въ довъріи другъ къ другу и въ совокупномъ ихъ дъйствіи; но бюрократія, чуя въ этомъ свой конецъ, всячески старается противудъйствовать этому вождельнному союзу, поселяя въ первомъ подозрѣнія и опасенія, и лишая послѣдняго прежде дарованныхъ ему льготъ и тъмъ возбуждая вездъ неудовольствія и ропотъ.

Но дъйствительно ли это такъ? Не ошибаемся ли мы? Не преувеличиваемъ ли мы тяжесть нынъшняго положенія? Разсмотримъ его по различнымъ видамъ нашего быта.

# Наше положение въ общественно-гражданскомъ отношения.

Гражданская общественность народа проявляется въ различныхъ видахъ: въ его чрезвычайныхъ собраніяхъ по поводу разныхъ нуждъ, дѣлъ и событій, т. е. въ митингахъ или сходкахъ; въ его постоянныхъ сборищахъ, не увеселительныхъ а совѣщательныхъ, т. е. въ политическихъ и другихъ обществахъ, собраніяхъ или клубахъ; въ его государственныхъ камерахъ или думахъ; въ его земскихъ мѣстныхъ учрежденіяхъ; въ его участіи по отправленію правосудія; наконецъ въ его печатномъ словѣ. Чѣмъ разнообразнѣе и сильнѣе высказывается общественная дѣятельность народа, тѣмъ жизнь его полнѣе и значительнѣе, и тѣмъ его государство крѣпче и могущественнѣе.

Къ сожалънію, общественно - гражданская жизнь въ Россіи скудна до крайности. Она возникла на нашихъ глазахъ — только съ учрежденіемъ губернскихъ комитетовъ по улучшенію быта крестьянъ. Тутъ впервые собрались люди для

обсужденія важнаго общественнаго и государственнаго дъла; сами они проникнуты были сознаниемъ великой, на нихъ возложенной задачи, и общество приняло самое живое участіе въ ихъ трудахъ. Тутъ русская мысль какъ будто отъ сна пробудилась; высказались различныя, даже противуположныя митнія, обозначились разныя направленія, и явились люди съ опредъленными, въ томъ или другомъ смыслъ, политическими убъжденіями. Такаго оживленія у насъ еще никогда не бывало, и Русскіе было почувствовали себя настоящими гражданами образованнаго государства. Но эта минута была коротка: въ высщихъ сферахъ испугались избытка проявлявшихся жизненныхъ силъ; начали ихъ сдерживать, тормазить и ослаблять; и достигли хотя не вдругъ а постепенно, если и не полнаго ихъ омертвенія, то, покрайней мірь, ихъ до извістной степени усыпленія и онъменія.

Митинговъ или сходокъ т. е. чрезвычайныхъ народныхъ собраній съ цёлью заявленія народныхъ нуждъ или мнёній, у насъ нётъ; да и закономъ они воспрещены; ихъ до такой степени нётъ, что даже не чувствуется въ нихъ особенной потребности. Да и какъ нуждаться въ средстве, ведущемъ къ цёли, когда и самая цёль болёе чёмъ въ туманё! Къ чему заявленія когда не обращаютъ на нихъ никакого вниманія и даже враждебно къ нимъ относятся? Къ несчастью, у насъ въ правительственныхъ сферахъ, еще крёпко убёжденіе что сильное правительство должно свою волю налагать на народъ и тёмъ поддерживать свое достоинство, а не прислушиваться къ общественному мнёнію,

не заботиться объ его удовлетвореніи, и тѣмъ оправдывать и упрочивать свое существованіе.

Клубы англійскіе, дворянскіе, купеческіе, артистическіе и другіе, правда, у насъ существуютъ; но постоянныхъ сборищъ, не ради картъ, музыки, объдовъ и другихъ увеселеній, а ради обсужденія дъль общественныхъ и для совъщанія о томъ, какъ дъйствовать въ такомъ или иномъ случаъ — такихъ клубовъ у насъ нътъ и въ заводъ. Да какъ могли бы они и быть, когда важнейшія государственныя дёла совершаются у насъ въ тайне, бумажнымъ порядкомъ, и на основании соображений едва угадкъ доступныхъ. — Однажды, какъ-то нъсколько предсъдателей губернскихъ управъ и нъсколько губернскихъ гласныхъ съвхались, въ Москвъ, для совъщанія о томъ, какое направленіе дать дёлу о податной реформе, переданному правительствомъ на обсуждение губернскихъ земствъ. Но и такой, не скажу, невинный, но прямо въ интересахъ правительства состоявшійся събедъ встревожилъ нашихъ правителей; полътели телеграммы; всхлопотались наши синіе; и ихъ заботы и опасанія кончились только тогда, когда они удостовърились, что этотъ събздъ имълъ только три засъданія, и что члены его уже разъвхались по разнымъ концамъ нашей обширной имперіи. Совъщанія развивають народныя способности и силы, ведуть къ ихъ умноженію и скрыпленію, и тъмъ значительно увеличиваютъ государственныя средства; а потому правительство, сознающее свое назначеніе, благонам вренное и въ себя в врующее, должно радоваться такому ихъ приращенію и

всячески ему содъйствовать. Неужель примъры Англіи, Голландіи, даже Германіи, съ одной стороны, и примъры прежней Австріи, наполеоновской Франціи и всегдашней Турціи, съ другой стороны, не достаточно красноричивы и убъдительны въ томъ смыслъ, что народное развитие есть самый върный и самый обильный источникъ государственнаго могущества; что правительство, стоящее отдъльно отъ народа и не подкръпляемое народнымъ сочувствіемъ, неминуемо слабо; что чемъ народъ сильнъе принимаетъ участие въ общихъ дълахъ, тёмъ благонамёренное правительство могущественье: и что только въ совокупномъ дъйствіи этихъ двухъ силъ — народа и правительства — заключается залогъ спокойствія государства. Неужель Макіавлева невольная сатира на власть — Il principe сохранила еще для кого либо практическое значеніе? Неужель еще кто-либо видить, въ своей странъ, среднев вковую Италію, раздираемую всевозможными партіями и погруженную въ анархію, нынъ едва мыслимую, и считаетъ единственнымъ путемъ спасенія для своего отечества — вооруженіе власти всьми, даже самыми безнравственными средствами и орудіями? Неужель слова человека, котораго конечно нельзя заподозрить въ излишкъ либерализма, но котораго и проницательность не подлежить сомнѣнію — Фридриха Великаго, въ опроверженіе Макіавелевой книги, и мъткое выраженіе одного немецкаго историка, назвавшаго систему Макіавеля "ядомъ, даваемомъ больному въ совершенно отчаянныхъ случаяхъ" еще не отрезвили приверженцевъ власти во что бы ни стало? Къ прискорбію человъчества, еще имъются такіе люди; а если они не считають средневъковыя мъры и орудія вполнъ пригодными для настоящаго времени, то думають что, въ измененномъ, усовершенствованномъ видъ, но въ томъ же духъ употребленныя средства ведутъ, если и не ко благу народа, то, покрайней мъръ, къ безопасности и могуществу правителей. Грустное, всей исторіи противуръчущее и только обаяніемъ власти поддерживаемое заблужденіе! — У насъ, менве чвмъ гдв либо, можно опасаться развитія и единенія народныхъ силь; ибо, въ Россіи, онѣ по преимуществу охранительныя; мы страдаемъ недостаткомъ почина; мы черезъ чуръ равнодушны, косны въ нашихъ привычкахъ, обычаяхъ и способахъ дъйствія; насъ нужно не удерживать а толкать, — не усыплять а возбуждать. Опасаться у насъ наступательныхъ народныхъ движеній — значить не знать свойствъ нашего народа и страшиться собственныхъ грезъ, или находить выгоды въ искуственномъ возбужденіи всякихъ самыхъ неліпыхъ опасеній, въ ихъ преувеличеніи, и разъукрашеніи и такимъ образомъ, наводя страхъ, удерживаться во власти.

Имѣются у насъ разныя историческія, археологическія, литературныя, сельско - хозяйственныя, техническія и другія общества; число ихъ не малое и перечень этихъ учрежденій можетъ утѣшить самого горячаго общественника; но есть ли изъ нихъ хотя одно общество дѣйствительно живое, т. е. живущее собственною жизнью? Всѣ они еле-еле дышутъ; и самыя дѣятельныя изъ нихъ тѣ, которыя суть не чисто общественныя, а

полуобщественныя и полуправительственныя, а именно: географическое и историческое. У насъ общественность есть такое растеніе, которое требуеть тщательнаго тепличнаго ухода, а не обрѣзованій, перевязокъ и шпалеровъ. — Впрочемъ имѣются у насъ въ Цетербургѣ и такія общества, гдѣ покушаются обсуждать вопросы политико-экономическія, гдѣ заботятся о поощреніи промышленности, гдѣ толкуютъ о нуждахъ торговли и о томъ какъ ихъ удовлетворить; но развѣ эти собранія имѣютъ какое либо серіозное значеніе? Они болѣе служатъ средствомъ для препровожденія времени и для достиженія другихъ не общественныхъ а личныхъ цѣлей.

Еще нътъ у насъ такого учрежденія, гдъ бы обсуживались общія государственныя дёла, гдё бы сосредоточивалась, какъ въ фокусъ, высщая народная гражданская діятельность, гді бы высказывалось во всеуслышаніе общественное мижніе, и откуда исходиль бы настоящій, самый обильный и самый плодотворный источникъ жизни и силы для правительства. Конечно не можеть быть въ Россій парламента, подобнаго англійскому, постепенно образовавшемуся изъ народныхъ обычаевъ, утвердившему съ боя за собою значительныя права, и такимъ образомъ обеспечившему себъ непремънное и полное участіе въ управленіи страною. Правда и у насъ бывали народныя въчи, не только равноправныя съ княземъ, но имъвщія даже власть, превышавшую права княжескія; но эти времена давно миновали; воспоминаніе о нихъ сохранилось въ исторіи и почти изчезло изъ народной памяти; обстоятельства же до того изменились, что такія народныя собранія, въ настоящее время, даже не Впоследствін, когда земля русская сомыслимы. вокупилась воедино и разширилась, и когда власть царская не только усилилась, но сдёлалась неограниченною, тогда установились соборы, по временамъ созывавшіеся царями. Туть выборные отъ народа высказывали свои мнёнія по предложеннымъ отъ правительства дёламъ, заявляли о народныхъ нуждахъ и составляли приговоры; но цари ръшали по своему усмотржнію. Тогда, конечно, участіе народа въ общихъ дълахъ было слабое; но, по крайней мёрё, въ важныхъ дёлахъ, правительство не грѣшило по невѣденію, слышало голосъ народа, само стояло къ нему ближе и бумажное дълопроизводство еще не порвало связи управленія съ действительностью. Такой порядокъ быль пригоденъ въ тѣ времена, когда разрозненныя части земли русской нужно было собрать подъ одну державу; когда во всехъ соседнихъ государствахъ господствовалъ произволъ или одного государя или нъсколькихъ олигарховъ; когда только въ одномъ государствѣ, и то за морями, права лицъ считались чъмъ нибудь; и когда слова "свобода" "обеспеченность" и "самостоятельность" не имъли на всемъ материкѣ почти никакого смысла. Но затемъ произошли, въ западной Европъ и въ Россіи, коренныя перемёны и въ направленіяхъ почти противуположенныхъ. Тамъ права человъка все болье и болье признавались, разширялись утверждались; здёсь, напротивъ того, усиливались права державныя. Тамъ науки, искуства, промы-

шленность и торговля все болье и болье самостоятельно развивались и совершенствовались; здёсь народныя способности и всякая самобытность подавлялись, и правительство, воображая что можно пользоваться плодами цивилизацій, безъ предоставленія народу того, чамь она живеть, дайствуєть и производить, направляло нась къ тому, чтобы мы схватывали верхушки этой цивилизаціи, усвоивали себъ ся формы, перенимали ся обычаи и утрачивали всякую самобытность. Высшіе слои народа, предметь особенной заботливости правительства, съ замѣчательною податливостью, пошли путемъ имъ свыше указаннымъ и потворствующемъ ихъ, лени сделались по наружности чуть-чуть не европейцами, и съ темъ вместе отделились отъ остальнаго народа и утратили всякую самобыт-И Россія явилась въ двухъ видахъ: въ лицъ дворянства, она выказывалась страною, какъ будто образованною, съ особеннымъ удовольствіемъ принимала комплименты, на которые не скупились въ европейскихъ салонахъ, и не замъчала что лишалась всякой самосущей внутренней жизни и превращалась въ обезьяну особаго рода; а въ лицъ народа, она оставалась страною почти варварскою, темною, неразвитою, порабощенною высшему сословію. Къ счастью Россіи, и подъ лоскомъ офранцуженнаго дворянина, и подъ грубою корою крипостнаго человика, оставалась, и въ томъ и въ другомъ, душа русская; къ счастью Россіи, отъ времени до времени, разражались надънею великія бъдствія: второженіе французовъ въ нъдра Россіи и пожаръ Москвы, крымская война

и севастопольскій погромъ отрезвляли Русскихъ и ихъ правительство, сливали ихъ воедино и пробуждали подавленныя ихъ силы и способности. Хотя и горько сознаться, но грешно таить: бедствія всего благотворнье на насъ дыйствовали и они именно спасали Россію. Несмотря на странную обстановку правительства и всёхъ состояній въ государствь; несмотря на всю разрозненность въ отношеніяхъ ихъ другь къ другу — въ великія историческія минуты, все сливалось воедино и дъйствовало какъ одинъ человъкъ. этомъ залогъ нашей будущности и нашего значенія въ міръ. — Но не следуеть себя обманывать и думать что какою бы отдёльною жизнью, въ обыкновенныя времена, мы ни жили, въ нужныхъ случаяхъ, мы явимся единодушными, другъ друга любящими и опять одолжемъ чьи-бы то ни были вражьи силы. Нътъ! уроки, даваемые Провиденіемъ многократно не повторяются. Къ тому же теперь и обстоятельства совершенно иныя. Вся Европа, за исключеніемъ Турціи и Россіи, конституціонна, т. е. вездѣ народъ является не темъ, чемъ онъ былъ прежде — только матеріальною силою, а товарищемъ державной власти, носителемъ нравственныхъ, умственныхъ и силь и богатствъ, и единственно Физическихъ върною опорою для правительства. Конечно только Англія, Голландія и, пожалуй, Белгія достигли, въ этомъ отношении, удовлетворительнаго устройства; въ другихъ же странахъ идетъ борьба, и ни народы, ни правительства еще прочно въ своихъ правахъ не утвердились; но вездъ народныя

силы развиваются, совокупляются, умножаются и крыпнуть; везды богатства всякаго рода и званія ростуть въ размърахъ едва исчислимыхъ; вездъ человъческія изобрътенія доходять почти до границъ возможнаго; а телеграфы, желёзныя дороги и повременныя изданія сближають людей такъ, какъ будто они уже находятся внъ условій пространства и времени. Горе странамъ, которыя думають пользоваться плодами чужихъ трудовъ, безъ собственныхъ самостоятельныхъ усилій! Горе правительствамъ, которыя и теперь считаютъ возможнымъ доставлять своимъ подданнымъ выгоды и блага современной цивилизаціи и пользоваться увеличивающими ею силами людей, безъ возведенія ихъ въ полное гражданство и безъ предоставленія имъ того, чёмъ человёкъ становится настоящимъ человъкомъ! Ни многочисленныя, даже отлично устроенныя войска, ни толпы чиновниковъ и царедворцевъ, ни дипломаты даже искусные, не замънять народнаго сочувствія и содбиствія. новъйщего времени силою безнаказанно нельзя пренебрегать. А потому, въ настоящее время, великая задача для всякаго благом вреннаго и мудраго правительства состоить въ томъ, чтобы благовременно вызывать къ жизни, развивать и укрѣплять народныя силы. Въ этомъ отношеніи нашъ великій Государь сдёлаль много: уничтоженіемь крёпостной зависимости крестьянь и дворовыхъ людей отъ ихъ владёльцевъ, онъ открыль возможность къ учрежденію у насъ правильнаго управленія: пока миліоны людей были вещами, продаваемыми и покупаемыми, а тысячи людей были ихъ власте-

линами, не могло быть и рѣчи о какихъ-либо, на справедливости основанных распорядкахъ, о мъстномъ самоуправленіи, о судебной реформѣ, а тѣмъ еще итнте о пріобщеніи народа, въ какомъ-либо видь, къ трудамъ законодательнымъ и высшимъ административнымъ. Теперь открыта къ тому возможность, а съ темъ вместе наступаеть къ тому и необходимость. Произволь помъщичій теперь уничтоженъ; но произволъ административный и ваконадательный остается въ полной силь; вообще произволь господствуеть у нась во всёхь высшихъ и низшихъ слояхъ народа и во всёхъ отношеніяхъ людей между собою. Законы у насъ пишутся, но плохо исполняются и часто они не могуть быть. исполняемы, потому что составляются бюрократически, безъ всякаго знанія мъстныхъ нуждъ и безъ всякаго къ нимъ вниманія. Къ ограниченію, а современемъ и къ обузданію произвола въ отношеніяхъ какъ людей между собою, такъ и администраціи къ управляемымъ, и къ водворенію законности у насъ на Руси, есть только одно средство; но объ этомъ рѣчь впереди.

Очевидно, что само правительство чувствуетъ, по дѣламъ законодательнымъ, потребность въ совѣтахъ людей мѣстныхъ, не состоящихъ въ коронной службѣ — людей, какъ будто представляющихъ народъ. Такъ по крестьянскому дѣлу, оно требовало мнѣній губернскихъ комитетовъ, приглашало въ Петербургъ отъ нихъ депутатовъ и вызывало членовъ-экспертовъ въ редакціонныя коммиссіи. Такъ, по питейно-акцизному дѣлу, оно вызывало нѣсколькихъ винокуренныхъ заводчиковъ; а по дѣламъ

о потравахъ и порубкахъ — нѣсколькихъ сельскихъ хозяевъ. Такъ, въ последнее время, правительство передавало, на обсуждение губернских в земствъ, важный вопросъ о податной реформъ. Такъ теперь идетъ слухъ, что предполагается собрать въ Петербургв, изъ нвсколькихъ губерній, губернскихъ предводителей дворянства и председателей губернскихъ управъ для разсмотрѣнія и обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ и законодательныхъ проектовъ. Все это служитъ доказательствомъ необходимости, самимъ правительствомъ сознаваемой, вь советахъ со стороны народа; но всв эти различные способы обходить избраніе народомъ лицъ для подачи мнѣній и совътовъ, и созвание этихъ лицъ въ одно общее собраніе — несостоятелны и показываютъ лишь одно — то именно, что Правительство не рѣшается на новый шагь впередъ — шагъ необходимый, неизбъжный. Вызываемые эксперты суть ничто иное какъ лица, случайно сделавшіяся известными администраціи и притомъ ей по чему либо угодныя. Передача дёль на обсуждение земскихъ собраній есть очень хорошая предварительная мъра; 30, 40 и болъе различныхъ мнъній, присылаемыхъ изъ губерній, безъ лиць могущихъ защитить и объяснить эти мижнія, составляють только матеріяль весьма пригодный для бюрокритической стряпни, но ничего болье. Мивнія безь лиць, которыя могуть ихъ оправдать, суть круглыя сироты. же касается до созыва губернскихъ предводителей дворянства и председателей губернскихъ управъ, то эта мысль едва ли чёмъ-либо можетъ быть оправдана — и конечно не принесетъ никакой пользы.

Въ губернскіе предводители избираются, по большей части, люди добрые, достаточные, живущіе въ недальномъ растоянии отъ губерискаго города и расположенные отстаивать дворянские интересы. Въ предсъдатели губернскихъ управъ, назначаются преимущественно люди честные, распорядительные и могущіе, по своимъ домашнимъ обстоятельствамъ, жить въ губернскомъ городъ. Но ни тъ, ни другіе не избираются съ цълью высказывать правительству мижнія по вопросамъ, которые могутъ быть имъ предложены. Если правительство дъйствительно желаеть знать настоящее мнение страны и получить полезные совъты, то единстевенно возможный къ тому путь — предоставление тъмъ, чье мижние желають знать, выбора людей для этой а не для иной какой-либо цёли. И отъ чего правительство опасается выборовь? Неужель Русскіе еще недостаточно доказали свою неограниченную приверженность къ своимъ царямъ вообще и къ нынъ царствующему государю въ особенности, и свое отвращение отъ всякихъ смутъ и революцій? Опасаться выбора людей свёжихъ, дёльныхъ и самостоятельныхъ, могутъ и должны только тъ агенты правительства, которые желають продолжать ловлю рыбы въ мутной водъ.

Знаемъ, что эти наши слова возбудятъ негодованіе, всякаго рода возгласы и насмъшки со стороны людей, которые примутъ на свой счетъ нами сказанное и сочтутъ эти слова за личныя для себя оскорбленія. Мы не пишемъ лично ни противъ кого-либо; но глубоко сожалъемъ что многіе и весьма многіе могутъ принять наши слова на свой счетъ. Впрочемъ и ихъ мы безусловно не осуждаемъ: болъе всъхъ виновенъ тотъ порядокъ, который побуждаеть или вынуждаеть ихъ, для сохраненія своихъ мість, прибітать къ средствамъ, хотя удобнымъ, однако вовсе не одобрительнымъ. При отсутствій гласности или при возможности произвольно ее сокращать, при таинственности и безконтрольности административнаго дълопроизводства, и при удобствъ обходиться безъ людей дъльныхъи самостоятельныхъ, и довольствоваться людьми угодливыми, извъстны орудія употребляемыя чиновниками и сановниками для удержанія себя во власти. Возбужденіе подозрѣній, усиленіе страховъ, открытіе несуществующихъ злоумышленій, выказываніе крайняго рвенія къ пользамъ начальства или самаго государя, угодливостъ всякаго рода и званія — вотъ чъмъ они поперемънно и безъустанно пользуются. Они выдаютъ себя за охранителей, защитниковъ и спасителей власти, тогда какъ на дълъ они оказываются ея настоящими врагами и губителями. У насъ, на Руси, верховная власть еще не утратила своего обаянія: какія бы несправедливости, во имя ея, ни совершились, какія бы элоупотребленія ею ни прикрывались, русскій человікь вірить въ правосудіе, милосердіе и добрыя намеренія своего государя. Если Русскій терпять оть чиновничьихь распорядковь, онъ утъщаетъ себя тъмъ, что върно про то Царь не знаетъ. Не бунты у насъ страшны; ихъ легко усмирить; но вредно, опасно, гибельно для государства — страдательное положение народа. Объдненіе сельскаго населенія, усиленіе въ немъ разврата и безпорядковъ, притъсненія со стороны чиновниковъ, воспрещеніе или стъсненіе умственныхъ занятій, ограниченіе свободы слова устнаго и печатнаго, необеспеченность личныхъ и имущественныхъ правъ — вотъ что убиваетъ бодрость народа, подавляетъ его духъ, сокращаетъ его силы и способноссти, задержаваетъ его предпріимчивость и ввергаетъ его въ безучастіе ко всему — даже въ отчаяніе. Это положеніе много опаснъе всякихъ возмущеній, и оно, если не наступило во всемъ своемъ ужасъ, то и не за горами. Не видятъ этого слъпые или ослъпленные своими личными выгодами.

Неужель для того, чтобы выдти намъ изъ тяжелаго положенія, въ которомъ мы находимся, и чтобы сдѣлать еще шагъ впередъ — шагъ неминуемый и требуемый всѣми обстоятельствами времени, нужно намъ ждать какого-либо новаго бѣдствія въ родѣ пожара Москвы или Севастопольскаго погрома? Нѣтъ! мы глубоко убѣждены что Тоть, Кто совершенно благовременно уничтожилъ крѣпостную зависимость людей отъ ихъ владѣльцевъ, завершитъ великое дѣло освобожденія Россіи и сдѣлаетъ насъ настоящими гражданами государства.

Намъ Высочайще дарованы губернскія и утядныя земскія учрежденія, и хотя въ самомъ Положеніи объ нихъ, видны следы деятельности людей, желавшихъ исказить общій его духъ\*), однако этотъ

<sup>\*)</sup> Къ чему, на примъръ, сгонять выборныхъ отъ крестьянскихъ обществъ въ одно мъсто и поручать имъ тутъ выборъ 5, 6, 7 и болъс гласныхъ, однимъ словомъ, всъхъ гласныхъ, причитающихся на

законъ воскресилъ въ Россіи заморенный земскій духъ и земля наша, въ этомъ отношеніи, какъ бы очнулась. Сословное устройсво несвойственно нашему народу; оно введено было по иностраннымъ образцамъ и никакаго корня не пустило. Мы можемъ

участокъ (ст. 30 и 31 Положенія о земскихъ учрежд.)? Извъстно что крестьяне разныхъ волостей мало между собою знакомы; а потому они, при такомъ порядкъ, выбираютъ тъхъ, кого имъ указываютъ посредники; а сіи послъдніе всегда рекомендуютъ старшинъ, которые находятся у нихъ въ зависимости, и которые, велъдствіе того, въ земскихъ собраніяхъ, суть ихъ покорные слуги. При этомъ нелья не указать на странное дъйствіе правительства, узаконившаго, въ Положеніи о земскихъ учрежденіяхъ, что выборъ гласныхъ имъетъ производиться подъ наблюденіемъ мировыхъ судей, и удерживающаго до сихъ поръ производство этихъ выборовъ подъ руководствомъ мировыхъ посреднковъ, которые пользуются этимъ правомъ безъ всякаго зазрѣнія совъсти, къ соблазну крестьянъ и прочихъ земцовъ.

Къ чему, въ увздныхъ и губернскихъ земскихъ собраніяхъ, поручать председательство предводителямъ (ст. 43 и 53 того же Положенія)? Они выбираются не всеми сословіями а только однимъ, и притомъ для собственныхъ делъ дворянства — для заведыванія опеками, для зашты дворянскихъ интересовъ и пр. Эти избранники могутъ быть очень хорошими людьми и вполне пригодными для своего званія; но часто, даже очень часто, они оказываются весьма плохими председателями земскихъ собраній — они не только не охраняютъ порядка при совещаніяхъ, но пута-

ютъ дъла и съ толка сбиваютъ собранія.

Къ чему, для законности земскихъ собраній, непремѣнно требовать присутствія не мѣнѣе одной трети всѣхъ гласныхъ (ст. 42 и 54 того же Положен.)? Хотя эти статьи менѣе важны чѣмъ предъидущія, однако онѣ имѣютъ на ходъ дѣлъ, особенно въ губернскихъ собраніяхъ, вредное дѣйствіе тѣмъ, что отъ этого часто губернских собранія не могутъ состояться или за неприбытіемъ достаточнаго числа гласныхъ или за умышленнымъ выбытіемъ нѣсколькихъ изъ нихъ, остающихся въ меньшинствѣ. Въ Петербургѣ и Москвѣ, для законности думскихъ собраній, призпано достаточнымъ присутствіе въ нихъ одной пятой части гласныхъ. Если въ столицахъ, гдѣ большинство гласныхъ постоянно находится въ городѣ, такая часть гласныхъ признается достаточною для законности собранія; то для губернскихъ собраній, которыхъ гласные должны съѣзжаться изъ газныхъ краевъ губерній, такая же часть съѣхавшихся гласныхъ должна бы, для упомянутой цѣли, тѣмъ болѣе считаться вполвѣ достаточною

делиться по местамъ жительства и по занятіямъ; но среднев вковая замкнутость сословій совершенно противна духу нашего народа. Возсоединение землевладъльцевъ, земледъльцевъ и горожанъ въ одномъ собраніи и доставленіе имъ возможности дъйствовать сообща, вполнъ соотвътствовали требованіямъ нашего населенія. А потому и не удивительно, что введеніе земскихъ учрежденій не встрътило на Руси никакихъ существенныхъ затрудненій, и эти учрежденія у насъ установились не какъ нѣчто новое а какъ вещь старая, словно векъ существовавшая и наконецъ намъ возвращенная. Выборные изъ бывшихъ крипостныхъ людей и изъ прежнихь ихъ владёльцевь, сошлись на земской почвь, по большей части, безъ ненависти и безъ презрѣнія другъ къ другу, какъ бы не помня прошедшаго и имъя въ виду одно настоящее и будущее. Конечно вездѣ такъ было; въ иныхъ земствахъ, дворяне, чая воскреситъ прежніе, едва упраздненные порядки, отнеслись къ выборнымъ отъ крестьянъ какъ къ бывшимъ своимъ кръпостнымъ, а сіи посълдніе или вполнъ подчинились имъ или составили особый, крѣцко сплотненный союзъ; и отъ того не оказа-

Если нѣкоторые думаютъ, что требованіе присутствія большаго числа гласныхъ обеспечиваетъ болѣе внимательное обсужденіс предлежащихъ собранію дѣлъ, то это совершенно ошибочно, какъ потому, что люди, дѣйствительно интересующіеся земскимъ дѣломъ, всегда вовремя являются въ засѣданія, и не покидаютъ ихъ до закрытія собранія, такъ и потому что когда гласные будутъ знать, что и пятая часть съѣхавшихся гласныхъ, можетъ рѣшать дѣла, то они поспѣшатъ пріѣздомъ, помедлятъ отъѣздомъ и сочтутъ необходимымъ исправно являться въ засѣданія. Теперь часто гласные, даже съѣхавшіеся въ губернскій городъ, дѣлаютъ утромъ, визиты или занимаются своими дѣлами, оправдываясь тѣмъ, что прежде 1 го или 2 го часа никогда не бываетъ законнато числа гласныхъ въ сборѣ.

лось единодушія — этой самой существенней при-Но такіе случаи были грунадлежности земства. стными исключеніями изъ общаго правила; въ сложности же, возсоединяющій духь обхватиль всь состоянія въ государствь, и произвель у насъ не мало того, чего другіе народы достигали, только послѣ многолѣтней борьбы. Натуральныя повинности, лежавшія на однихъ крестьянахъ, были почти всё и почти вездъ переложены на денежныя, отбываемыя всёмъ населеніемъ; выработаны по мёстамъ новыя и болье справедливыя основанія для раскладки земскихъ сборовъ; введено и укоренено земское взаимное страхование отъ огня; устроены больницы и врачебная часть въ укздахъ; подвинуто народное образованіе чрезъ вновь учрежденныя и улучшенныя Конечно въ отношении къ последнимъ, т. е. къ народному образованію, а равно въ отнощенім къ развитію м'єстной промышленности, земствами, по большей части, сдълано еще мало; но не надо упускать изъ вида, что, по этимъ частямъ, земства не могли действовать обязательно, а должны были идти только путемъ пособій и поощреній; крестьянство же, до последняго времени, относилось къ устройству школъ, ссудосберегательныхъ товариществъ, и пр., за весьма немногими исключеніями, не только холодно, но даже враждебно. Самымъ неопровержимымъ, самымъ блистательнымъ доказательствомъ присутствія въ насъ земскаго духа, служитъ единодушный отзывъ на проектъ правительства о податной реформѣ, — отзывъ данный всѣми губернскими земскими собраніями, въ которыхъ, какъ извъстно, вездъ дворяне составляютъ

огромное большинство. Правительство ограничивалось изменениемъ способа раскладки податей, не разширяя круга платильщиковъ; но земство единогласно признало несправедливость дальнъйшаго удержанія такаго порядка и высказалось за обложение всёхъ гражданъ налогами въ пользу государства. Бывали примъры, что, при давленіяхъ сверху или при революціонныхъ порывахъ, обязаность платежа податей распространялась на всёхъ гражданъ; но, въ настоящемъ случав, дворянство, въ составъ земства, совершенно свободно и спокойно, изъявило готовность нести, наравнъ съ прочими состояніями, тягости налоговъ. Это безпримърное событіе въ льтописяхъ исторіи, должно бы убъдить всъхъ нашихъ англо-и германомановъ, всвхъ желающихъ создать у насъ какую то аристократію, что живъ и могущъ у насъ только духъ земскій, что всякое обособленіе дворянства и отделение его отъ земства столько же гибельно для перваго, сколько и для послёдняго, и что силы нашего государства заключаются въ земствъ и ни въ чемъ иномъ

Всматриваясь въ дѣятельность земства, нельзя конечно сказать что оно уже сдѣлало много; но если принять въ соображеніе, то положеніе, въ какомъ находились дѣла ему переданныя изъ казеннаго завѣдыванія; тѣ затрудненія, которыя бываютъ при началѣ всякаго дѣла; тотъ недостатокъ въ свѣденіяхъ и опытности, который неразлученъ со вступленіемъ во всякую новую дѣятельность; и въ особенности тѣ неблагопріятныя обстоятельства, которыя сопровождали дѣйствія земства; то нельзя

не подивиться, что оно успало сдалать то, что имъ уже произведено. Мостовая часть была та, на которую чиновники обращали особенное вниманіе, но и она была въ жалкомь положеніи, и злоупотребленія при перевозахъ были вопіющія; дорожная повинность была только источникомъ для поборовъ, которыми крестьяне откупались отъ обязанности напрасно тратить свое время, лежа на большихъ дорогахъ или ковыряя тамъ землю; подводная повинность была въ такомъ безобразномъ видь, что не вздиль на обывательских лошадяхь, по приказамъ земскаго суда, только тотъ, кто не хотъль пользоваться этимъ способомъ передвиженія; увздныя больницы были пусты, а тв больные, которые, по какимъ либо случаямъ, туда попадали, считали себя болье подъ арестомъ чъмъ, на излъченіи; уёздные врачи едва успёвали ёздить для освидътельствованія находимыхъ по мъстамъ мертвыхъ тель и къ темъ больнымъ, которые платили за визиты; а сельскихъ школъ вовсе не было въ завѣдываніи администраціи, ибо въ казенныхъ селеніяхъ онъ существовали только на бумагь, а въ помѣщичьихъ, онѣ находились въ полномъ распоряженіи тъхъ немногихъ помъщиковъ, которые удъляли на нихъ излишки отъ своихъ доходовъ. — Нервыя земскія собранія очутились передъ исполненіемъ важныхъ на нихъ возложенныхъ обязанностей, не имъя никакихъ данныхъ, могущихъ облегчить имъ разрешение предлежавшихъ имъ задачъ; ибо свёденія, которыя имёлись въ земскихъ судахъ, губернскихъ правленіяхъ и казенныхъ палатахъ, могли возбудить удивление и смёхъ гласныхъ, но

отнюдь не послужить къ ихъ назиданію: Къ тому же, казенныя административныя власти отнеслись, почти вездѣ, весьма не дружелюбно къ новымъ общественнымъ учрежденіямъ, и старались не помогать а сколько возможно ихъ затруднять и сбивать съ толку. А потому первые годы посвящены были на собираніе статистическихъ свѣденій и на отпоръ неумѣстныхъ притязаній со стороны прежнихъ распорядителей, весьма не охотно выпускавщихъ изъ своихъ рукъ разныя выгодныя статьи; и дѣла велись съ устраненіемъ по возможности злоупотребленій, но безъ значительныхъ улучшеній.

Къ этимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ присоединились еще другія несравненно болье важныя, которыя отозвались на земствъ самымъ тяжелымъ образомъ.

21го Ноября 1866 года обнародовано высочайше утвержденное мивніе государственнаго совъта, воспрещающее облагать торговыя и промышленныя свидътельства и билеты, а равно и патенты на винокуренные заводы и питейныя заведенія, иначе какъ процентнымъ отношениемъ къ казенной стоимости этихъ документовъ. Если бы правительство опредълило ихъ стоимость извъстными цифрами капиталовъ, ими представляемыхъ, и допустило обложеніе этихъ капиталовъ общимъ процентомъ земскаго обложенія, то такимъ постановленіемъ оно оградило бы промышленность и торговлю, находящихся въ земскихъ собраніяхъ въ меньшинствѣ, отъ чрезмѣрныхъ обложеній со стороны большинства, но не было бы нарушено единство въ земствъ, составляющее первое коренное условіе его д'ятельности.

Законъ 21го Ноября 1866 года, напротивъ того, откололь, до нъкоторой степени, отъ земства состоянія промышленное и торговое. Высшіе проценты обложенія свидътельствь, билетовь и патентовь, допущенные закономъ, нелъзя не признать не только умъренными, но даже низкими; а потому эти документы везде были обложены по высшей норме. Вследствіе этого, купечество и промышленники утратили всякій интересь въ одномъ изъ самыхъ важныхъ дёлъ земства — въ повышени и пониженіи земскаго обложенія. Зная что выше они обложены быть не могутъ и что ниже ихъ конечно не обложать, они стали подавать голось за всякіе расходы, и сдёлались совершенно равнодушными къ сбереженіямъ и улучшенію денежнаго земскаго хозяйства. Такой расколь въ земствъ весьма вредно подъйствовалъ на ходъ его дъль; а такъ было легко этого избъжать! Мы изложили въ "Голосъ изъ земства" (стр. 11—13) одно изъ средствъ къ достиженію ціли правительства, безь причиненія какого либо вреда земству; имъются, быть можеть, иныя, еще лучшія къ тому средства; важно то чтобы какъ можно скорте прекратился нынт существующій расколь въ земствъ.

Другія два постановленія, послѣдовавшія 13го Іюня 1867 года, нанесли земскимъ учрежденіямъ удары еще болѣе чувствительные. — Правила о порядкѣ производства дѣлъ въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ общественныхъ и сословныхъ собраніяхъ, предоставили предсѣдателямъ оныхъ власть почти диктаторскую. Они назначаютъ очередь занятіямъ собранія, самопроизвольно прекращаютъ пренія и пред-

лагають или вернее сказать, приказывають собранію перейти къ обсужденію последующаго предмета. Имъ предоставлено лишать гласнаго права рѣчи по тому вопросу, по которому имъ допущено нарушеніе порядка, и устрянять всякое преддоженіе одного или нъсколькихъ гласныхъ, которое предпризнаетъ несогласнымъ съ законами сѣдатель или выходящимъ изъ круга предметовъ вѣдомства Предсъдатель, допустившій постановленіе, выходящее изъ предъловъ, ограничивающихъ въденіе собранія или не исполнившій требованія губернскаго начальства объ устраненіи присутствія постороннихъ лицъ или пустившій какое либо другое существенное нарушеніе законнаго порядка въ собраніи, подлежитъ, по степени его вины, одной изъ мъръ взысканія, опредъленныхъ въ ст. 65 Уложенія о наказаніяхъ, т. е. замѣчанію или выговору болѣе или мѣнѣе строгому, удаленію или отрѣшенію отъ должности. Понятно, что предсъдатель, вооруженный такою огромною властью и подлежащій такой значительной отвътственности, каковъ бы впрочемъ онъ ни быль, чрезвычайно стёсняеть свободу членовь и самаго собранія. Если онъ пользуется своими правами, во всей ихъ полнотѣ, то онъ можетъ останавливать гласныхъ на каждомъ шагу, находя вовсемъ или нарушение границъ въдомства земскихъ учрежденій или какія либо цъли, по его мнънію, предосудительныя. Если предсъдателемъ человъкъ хорошій, умный, благонамъренный, то для гласныхъ такой председатель почти хуже дурнаго: онъ не будетъ ихъ останавливать; онъ пропустить, безь замѣчанія, слова неосторожныя, такъ легко вырывающіяся во время изустныхъ преній; но люди добросовъстные будуть стъснены до крайности тъмъ, что за проступки гласныхъ предсъдатель болье отвъчаеть, чъмъ они сами. Такое ихъ положеніе, и въ томъ и въ другомъ случав, до крайности тяжело, и болье удаляеть гласныхъ изъ собранія чъмъ какія либо другія причины.

сооранія чъмъ какія лиоо другія причины. Второе изъ упомянутыхъ постановленій воспрещаетъ что либо печатать о земскихъ собраніяхъ,

безъ разръшенія мъстнаго губернскаго начальства. Это воспрещение чрезвычайно вредно подъйствовало на собранія, ибо оно все болье и болье подрывало ихъ самостоятельность и увеличивало ихъ зависимость отъ губернаторовъ. Но оно еще вреднъе отозвалось на земствъ вообще и на всемъ образованномъ обществъ. Въ первые года по учрежденіи земскихъ собраній, не одни гласные и люди ихъ избиравшіе, но и всѣ образованные люди принимали живое участіе въ земскихь совъщаніяхъ и дъйствіяхъ; а повременныя изданія и ежедневныя и мъсячныя, на перерывъ одно передъ другимъ, старались сообщать извъстія о земскихъ собраніяхъ и опънивать ихъ дъйствія. Кореспонденты передавали по сему предмету свъденія самыя свъжія и самыя полныя, и такимъ образомъ устанавливалась нъкоторая связь между земствами разныхъ губерній и убздовъ, и устроивался нѣкоторый контроль общественнаго митнія надъ земскими дъйствіями. Послѣ изданія упомянутаго воспрещенія, всѣ кореспонденціи должны были подвергаться предварительной цензурь губернаторовь; само собою разумьется

что всѣ кореспонденты замолкли. А журналы собраній перестали интересовать публику, ибо всѣ знали что губернаторы почти безапеляціонно вычеркиваютъ изънихъ все что сколько нибудь имъ не нравится. Подавались жалобы министру внутренныхъ дѣлъ, на произвольныя запрещенія губернаторовъ; но онѣ ни къ чему не служили, ибо въ Петербургѣ считали священною обязанностью поддерживать мѣстныхъ администраторовъ, одобряли ихъ дѣйствія и оставляли заявленія и просьбы земскихъ собраній, безъ всякаго удовлетворенія \*).

Понятно что, при такихъ обстоятельствахъ, все мыслящее и интересующееся общимъ дѣломъ населеніе на Руси, охладѣло къ земскому дѣлу. Упрекаютъ земство въ томъ, что оно не является исправно въ земскія собранія, что равнодушно относятся къ своимъ обязанностямъ, что пренія вялы и недостаточно серіозны, что управы небрежно ведутъ дѣла, что даже оказываются тамъ злоупотребленія и пр. пр. Нельзя отчасти отрицать основательность этихъ упрековъ; но всмотритесь въ ходъ земскаго дѣла; примите въ соображеніе всѣ об-

<sup>\*)</sup> Сапожковское земское собраніе осталось при прежнемъ своемъ мнѣніи по одному постановленію, опротестованному губернаторомъ. Докладъ коммисіи, утвержденный собраніемъ, съ мнѣніемъ губернатора, былъ симъ послѣднимъ представленъ въ 1-й департаментъ сената, который нашелъ протестъ губернатора не имѣющимъ законнаго основанія и приказалъ постановленію земскаго собранія дать законный ходъ. Губернаторъ не дозволилъ напечатать, въ журналахъ собранія, все относящееся до сего дѣла. Земское собраніе, на слѣдующій годъ, принесло министру внутренныхъ дѣлъ жалобу на это распоряженіе губернатора; но въ отвѣтъ получено, что начальникъ губерніи имѣлъ полное право не разрѣшать напечатанія этого мѣста въ журналѣ собранія, которое, такимъ образомъ, и осталось безъ удовлетворенія.

стоятельства, которыми оно обставлено; вникните въ затрудненія, которыя съ намфреніемъ противупоставляются земству, и вы должны придти къ убъжденію что земскія учрежденія больше сдълали чъмъ, по справедливости, можно отъ нихъ требовать; что въ земствъ болье жизни и рвенія чьмъ, при существующей обстановкъ, можно ожидать; и что вина въ недостаточномъ развитіи земскихъ учрежденій лежить, конечно, не на земствъ. еще оно живо, дъйствуетъ и что либо производитъ, то это по милости нъкоторыхъ людей, которые по любви къ делу, къ своему отечеству и Государю, преодольвають всь встрычаемыя преграды, и, не щадя своихъ силъ, достигаютъ нъкоторыхъ добрыхъ результатовъ, и своимъ примѣромъ одущевляютъ и тащуть за собою болье слабых и мьнье преданныхъ общему дѣлу.

На счетъ городскаго самоуправленія, не можемъ сказать ничего утъщительнаго. Оно идеть дъйствительно неудовлетворительно, особенно въ убздныхъ городахъ. Тутъ вина не администраціи, такь усердно у насъ дъйствующей противъ всякой гражданской самостоятельности; но вина вполнѣ лежитъ на самихъ людяхъ, которымъ предотавлено самоуправленіе. Прежде городскія думы были въ полной зависимости отъ губернскаго правленія и немогли ничего дёлать безъ утвержденія сихъ послъднихъ. Теперь дано городамъ право хозяйничать по своему усмотренію. Правительство поступило, въ этомъ случав, весьма разумно и весьма осторожно. Оно не навязало большихъ правъ городамъ, безъ ихъ на то желанія, но предоставило имъ самимъ просить о распространении на правъ по новому городовому Положенію. Утомленные опекою губернского правленія, города быстро, одинъ за другимъ, стали ходатайсвовать о дарованіи имъ этихъ расширенныхъ правъ; но, получивши ихъ, они по большей части оказались не въ состояни съ ними справиться. Главною причиною тому были не статьи новаго городоваго Положенія, не дъйствія губернскихъ или увздныхъ казенныхъ властей, а недостатокъ интелигенціи въ городскихъ обывателяхъ. Въ городахъ большинство избирателей принадлежить къ купечеству; а оно не только въ утваныхъ, но и въ губернскихъ городахъ, до крайности мало развито. Права получены; дъла много. а людей способныхъ ихъ вести мало и очень мало: а потому упреки сыпятся на думы и управы, и замътно вообще охлаждение къ дъламъ городскаго самоуправленія. Но и туть отчаяваться не должно: разширенныя права неминуемо вызовуть развитіе способностей и большее къ нимъ уваженіе.

Упрекають насъ, Русскихъ, въ томъ что мы въ началѣ ретивы, но что скоро остываемъ; что мы хватаемся за всякое дѣло съ жаромъ, но что вскорѣ оно у насъ изъ рукъ вываливается; и что мы лишены того свойства, которымъ отличаются Нѣмцы и которое имъ всегда обезпечиваетъ удачу, а именно: настойчивости. Во всемъ этомъ есть, бытъ можетъ, доля правды; но много и обстоятельствъ, насъ оправдывающихъ. Намъ въ началѣ даютъ на бумагѣ какъ будто много, какъ будто права дѣйствительныя. За тѣмъ пойдутъ урѣзки, разъясненія, истолкованія, ограниченія, и на дѣлѣ изъ

дарованнаго остается мало и даже очень мало. Сверхъ того, агенты правительства, по несчастью, sont plus royalistes que le roi, т.е. стоять за произволь несравненно болье чыть самь царь, желающій дать намь права дъйствительныя. Такъ было съ земскими учрежденіями, съ судебною реформою, съ закономъ о печати, съ положениемъ о приходскихъ попечительствахъ, и пр. Слъдовательно кто туть виновать: тотъ ли кто остываетъ или тотъ кто остужаетъ? Русскіе вообще — люди весьма практическіе; одними словами ихъ неудовлетворишь; имъ необходима самая суть дёла. Они могутъ воздерживаться, устраняться; но не многіе изъ нихъ способны забавляться пересыпаніемь изъ пустаго въ порожнее. Что касается до недостатка настойчивости въ русскомъ характерѣ; то, при настоящихъ обстоятельствахъ, это не совсемъ говоритъ въ ихъ невыгоду. Дъйствительно Нъмцы достигаютъ почти всегда того, чего они хотять; но при этомъ они не брезгають средствами, которыя многимъ русскимъ не по душъ. У Нъмцовъ нътъ той сердечной совъстливости, того прирожденнаго благородства, когорыя составляють свойства русскаго человъка, и которыя такъ поражають насъ въ нашемъ неиспорченномъ крестьянинъ. Эти свойства часто заставляють Русскихъ покидать мъста, пребываніе на которыхъ сопряжено съ оскорбленіями ихъ совъсти и бросать дъла, которыя имъ не по душъ; а Нъмецъ переноситъ и непріятности и оскорбленія, остается на своемъ мъсть и при начатомъ дълъ, и достигаетъ своей цъли.

Въ подтверждение только что нами сказаннаго,

можетъ отчасти служить то участіе, которое разные слои народа принимають у насъ въ отправленіи правосудія. Залы не только общихъ судебныхъ учрежденій, но и събздовъ мировыхъ судей ръдко бывають безъ посътителей. Въ мъстахъ постояннаго пребыванія окружнаго суда, дёла, нёсколько важныя, всегда привлекають толпу слушателей: а въ убедныхъ городахъ, гдъ окружный судъ бываеть только временно, всё засёданія какъ его такъ и съвздовъ мировыхъ судей усердно посвщаются людьми всёхъ состояній. Не одно любопытство побуждаеть ихъ сидъть, по нъскольку часовъ сряду, въ залахъ засъданій; суетное любопытство уже давно бы удовлетворилось; но главнъйше ихъ туда тянетъ и тамъ удерживаетъ желаніе видъть какъ дъла дъйствительно производятся. Въ этомъ не трудно убъдиться изъ разговоровъ съ посътителями судебныхъ засъданій и въ особенности съ тъми изъ нихъ, которые принадлежатъ къ низшимъ слоямъ народа. Они чуютъ что тутъ не одни слова а дъло, и они неудержимо стремятся въ эту школу гражданственности. — Обязанности присяжныхъ засъдателей и участковыхъ мировыхъ судей конечно не легки; а между тъмъ, онъ по большей части исполняются весьма добро-Знаемъ, что часть журналистики (косовъстно. нечно не лучшая), крупостники, свой вукъ доживающіе, и въ особенности многіе администраторы не раздъляють этого мижнія и упрекають присяжныхъ засъдателей въ излишней списходительности къ преступленіямъ и проступкамъ, а мировыхъ судей въ тенденціозности ихъ решеній. Первый упрекъ,

кажется, вполнъ устраненъ статистическими данными, которыя доказали что у насъ мене оправдательныхъ приговоровъ, чёмъ въ какой либо другой европейской странъ и чъмъ ихъ было у насъ, при прежнихъ судахъ. Мы, изъ опыта личнаго и лю-дей вполнъ правдивыхъ, знаемъ, что крестьяне даже грѣшатъ болѣе излишнею строгостью, чѣмъ излишнею снисходительностью. А если, при явномъ совершении проступковъ, присяжные иногда выносять оправдательные приговоры; то туть вина не ихъ, а нашего Уложенія о наказаніяхь, которое опредъляеть кары, несоразмёрныя сь тяжестью содёланныхъ проступковъ, и тъмъ вынуждаетъ засъдателей предпочитать даже ложь совершению явной Следовательно они туть дейнесправедливости. ствуютъ не въ ущербъ правосудія, а въ его интересь и согласно требованіямь общественной совысти. Конечно это не законно, теоретически нехорошо и нежелательно; но, изъ двухъ золъ, они выбираютъ меньшее и ихъ въ томъ винить нельзя. намъ следовало бы быть благодарными присяжнымъ засъдателямъ, за ихъ добросовъстную службу, пользоваться ихъ указаніями для исправленія нашего уголовнаго законодательства, не осуждать ихъ, а напротивъ того, видътъ въ ихъ дъйствіяхъ новое доказательство того, какъ русскій человікь, и при малой опытности и при недостаточномъ развитіи, дъйствуетъ разумно и совъстливо. — Что касается до мировыхъ судей, то не защищая ихъ безусловно и признавая въ нѣкоторыхъ изъ нихъ недостатокъ строгаго уваженія къ законности и наклонность къ дъйствіямъ произвольнымъ — свойства, къ сожа-

PHE LIEUMI CHIM AF ELIMINAN AMMARITA

ленію, у насъ довольно общія, мы не считаемъ себя вправь особенно строго осуждать этихъ людей за то, въ чемъ мы всъ виновны и къ чему, ежедневно и такъ соблазнительно, насъ увлекаютъ чиновники и сановники, подавая блистательные примъры сверхзаконныхъ и беззаконныхъ дъйствій. Относительно же тенденціозности рѣшеній мировыхъ судей и ихъ съёздовъ, мы считаемъ долгомъ сказать, что какъ нътъ правила безъ исключенія, и нътъ семьи безъ урода, то и въ рещеніяхъ мировыхъ учрежденій бываеть пристрастіе то къ той, то къ другой сторонь; но дылать изъ этого общій упрекь цьлому институту — значить действовать боле чёмъ тенденціозно — значить сваливать съ больной головы на здоровую. Этимъ укорщикамъ хотълось бы предоставить званіе мировыхъ судей или крупнымъ землевладъльцамъ, безъ всякаго выбора, или чиновникамъ, оть администраціи назна-Но первые или будутъ несравненно тенденціоннъе (пристрастнъе) нынъшнихъ мировыхъ судей, если они воспользуются уроками своихъ наставниковъ и останутся върными своему происхожденію, или вовсе не будуть заниматься отправленіемъ суда, что всего въроятите; ибо сословные инстинкты, слава Богу, у насъ не въ крови, постоянное житье въ деревнѣ для зажиточныхъ людей не вы обычат, непрестанныя же жертвоприношенія въ пользу привитыхъ убъжденій противны практическому смыслу русскаго человъка. А мировые судьи, назначаемые отъ правительства, были бы настоящими чиновниками, безъ всякой связи съ населеніемъ и подъ единственнымъ контролемъ отдаленной центральной власти; они не возвысили бы значенія мировыхъ судей, а скорже бы его уронили. Опытъ такого порядка замъщенія ваканціи мировыхъ судей, вынужденный необходимостью, уже сдъланный въ западныхъ губерніяхъ, несомнънно доказаль полную несостоятельность такихъ определеній. — Способъ выбора мировыхъ устройство ихъ съездовъ, права и обязанности и техъ и другихъ, установлены у насъ вполнѣ цѣли соот-Можно желать пониженія ценза мивътственно. ровыхъ судей, некотораго распространенія ихъ въдомства на дъла крестьянъ, и немногія другія менте важныя измененія; но, въ главныхъ основаніяхъ, нашъ мировый институтъ такъ устроенъ какъ лучше онъ устроенъ быть не можетъ. Желательно чтобы дали ему развиваться и утверждаться самому по себь; а подвергать его коренному предлагаемому преобразованію — значить стремиться не къ его улучшенію а ухудшенію, къ удовлетворенію не требованій общественнаго мижнія, а своихъ теоретическихъ или иныхъ мнфній значитъ идти не съ народомъ, вообще весьма расположеннымъ къ мировымъ судьямъ, а на перекоръ ему, и изъ личныхъ цълей возбуждать общія неудовольствія \*).

<sup>•)</sup> Въ послѣднее время прошелъ слухъ, что министръ юстиціи вошелъ въ государственный совѣтъ въ представленіемъ о продленіи срока службы мировыхъ судей, т. е. объ ограниченіи его не тремя а шестью годами. Будучи предсѣдателемъ мироваго съѣзда съ самаго его установленія, т. е. уже восьмой годъ, я рѣшительно не вижу никакой надобности въ такой перемѣнѣ и глубоко убѣждень что она послужела бы не къ пользѣ, а ко вреду мироваго института. Конечно желательно огражденіе судебныхъ учрежденій отъ всякаго внѣшняго вліянія и произвола; но извле-

Остается намъ здёсь сказать нёсколько словъ какъ наша гражданская общественная дъятельность выражается путемъ печатнаго слова. Мало отраднаго и много грустнаго придется намъ тутъ вымолвить. Слаба, маложизненна эта наша дъятельность вообще; но выражение ся посредствомъ печати, почти вовсе ничтожно. Мъстныя земскія учрежденія, мировый институть и участіе присяжныхъ засъдателей въ отправлении уголовнаго правосудія — вотъ весь кругь нашей гражданской дъятельности. Еслибы по крайней мъръ тутъ мы были на просторъ, то могли бы, посредствомъ нечатнаго слова, въ этой области, развивать и разъяснять наши гражданскія понятія, входить другь съ другомъ въ откровенныя сношенія, устанавливать между собою связь, и такимъ образомъ умножать свои силы на пользу себь и государству. Къ сожальнію, именно туть мы всего болье стьснены. Какъ кореспонденціи о действіяхъ земскихъ собраній и отчеты о постановленіяхъ и преніяхъ, въ нихъ происходящихъ, могутъ быть передаваемы печати не иначе, какъ съ разрѣшенія губернскаго мъстнаго начальства, то, въ этомъ отношении, мы

ченіе ихъ изъ подъ контроля мѣстнаго общественнаго мнѣнія было бы вредно, даже гибельно для самаго этого института. Тутъ теорія должна уступить требованіямъ практики. Чтобы быть хорошимъ мировымъсудьею нѣтъ необходимости въ обширныхъ юридическихъ знавіяхъ, въ многолѣтней опытности и въ полной независимости оть мѣстнаго населенія. Многіе молодые, вновь избранные мировые судьи много лучше старыхъ, прежде избранныхъ судей. Оцѣнка ихъ трехлѣтней дѣятельности производится земствомъ, т. е. собокупностью всего населенія, а не однимъ какимъ либо сословіемъ; и эта, чрезъ три года повторяющая перебалотировка не сопряжена ни съ какими неудобствами; напротивь того, она весьма полезна для оживленія и утвержденія этого института.

состоимъ въ полной зависимости отъ губернаторовъ и подъ самымъ бдительнымъ, но не всегда благосклоннымъ и просвъщеннымъ надзоромъ. Мало того, что наши помпадуры сами не охотники до гласности и всегда расположены налагать печать запрета на уста и перья обывателей той мъстности, гдь они царствують; но они еще находятся подъ страхомъ отвётственности передъ высщимъ начальствомъ, которое, при нѣсколько снисходительномъ пропускъ статей къ напечатанію, весьма расположено заподозрѣвать своихъ агентовъ въ либерализмѣ, соціализм'я и еще Богъ в'ясть въ чемъ. Такимъ образомъ, въ собраніяхъ, мы связаны по рукамъ и по ногамъ диктаторскими правами предсъдателей, а въ печати — полнымъ произволомъ губернаторовъ. Понятно, что, при такихъ условіяхъ, трудно, невозможно намъ въ печати высказываться искренно и самостоятельно. А потому, извёстія о земскихъ учрежденіяхъ сообщаются самыя короткія, неполныя, отрывочныя и поверхностныя, и только въ видъ слуховъ, догадокъ и предполженій; а журналы собраній, печатаемые въ самомъ ограниченномъ числъ экземпларовъ (по числу гласныхъ), по проходѣ чрезъ губернаторскую цензуру, до того сухи и скучны, что почти ни кѣмъ не читаются.

Тяжело такое положение для земскихъ людей, которые повърили въ дъйствительность предоставлавшагося земству самоуправления, и которые, съ любовью съ дълу, посвятили ему свои труды и знания; но едва ли такое положение выгодно и для правительства. Если оно ръшалось предоставить, въ завъдывание мъстныхъ жителей, общественныя

хозяйственныя ихъ дёла, то вёроятно оно сознавало что, при обширности имперіи, при недостаточности своихъ мъстныхъ свъденій, при отдаленности своего мъстопребыванія и при громадномъ количествъ дълъ, къ нему поступающихъ, оно не въ состояніи съ ними справиться, и что необходимо или вооружить начальниковъ губерній властью почти неограниченною и призвольною или передать нёкоторыя мъстныя дъла на попечение самихъ обывателей и возложить на нихъ отвътственность за правильное веденіе этихъ дѣлъ. Къ счастію, правительство рашилось на посладнее; но, къ сожаланію, при исполнении этого решенія, оно действовало не съ надлежащею последовательностію и испугалось гласности, безъ которой общественныя дёла ведомы быть не могутъ. Между турецкимъ способомъ управленія провинціями и европейскимъ порядкомъ веденія діль со всіми его принадлежностями, сдълки быть не можеть; и наше правительство, избравши одинъ способъ и дъйствуя по другому, только возбуждаетъ неудовольствіл и ропотъ въ народѣ, и само себѣ противорѣчитъ, себя затрудняетъ и ослабляетъ.

Въ заключение скажемъ: прежде у насъ не было никакой гражданской общественной жизни — мы были вотчиной съ крѣпостными людьми, которою управлялъ помѣщикъ по своему усмотрѣнію, не совѣтуясь ни съ кѣмъ и не отдавая отчета ни въ чемъ и никому, или стадомъ барановъ подъруководствомъ и охраненіемъ пастуха и его помощниковъ. Впослѣдствіи совершилось дѣло великое и не безъ нашего содѣйствія; затѣмъ послѣдовали

другія въ томъ же духѣ преобразованія. Мы почувствовали себя людьми и одушевились любовью къ виновнику дарованныхъ намъ правъ. Мы не захотели оказаться недостойными Его щедроть, напрягли свои силы и устремились по пути Имъ намъ указанному. Но нашлись люди, которымъ такое единодушіе Государя и народа было не по сердцу и которые увидъли въ этомъ согласіи свою погибель. Они не пренебрегли ни какими средствами къ разрушенію этого союза, стали внушать Царю недовъріе къ народу, а народъ, выходящій изъ крѣпостной зависимости и возмечтавш ійбыть гражданами европейскаго государства, начали снова гнуть подъ иго произвола и постепенно лишать только что дарованныхъ ему правъ. — Могутъ ли люди быть довольными? Могутъ ли они не чувствовать всей тягости создаваемаго имъ положенія?

## Налие положение въ административномъ отношения.

Улучшилась ли, ухудшилась ли наша администрація нынѣшняя въ сравненіи съ прежней, и какъ намъ при ней теперь живется? Вотъ что слѣдуетъ здѣсь разсмотрѣть. Если она улучшшлась незначительно; если она не поднялась на столько, на сколько возвысились и должны были возвыситься требованія обновленнаго нашего положенія, то чрезъ то самое она уже ухудшилась. А что придется сказать, если мы увидимъ что бывшіе въ ней въ зародышѣ, въ естественномъ, такъ сказать, видѣ, пороки и недостатки, она ихъ, съ помощью позаимствованной цивилизаціи, развила, усилила, обобщила и привела въ полную систему?

Издавна упрекали нашу администрацію во взяткахъ, въ разгулѣ произвола, въ угодливости начальству и въ томъ, что для ней обдѣлка дѣлъ на бумагѣ важнѣе производства ихъ въ дѣйствительности.

Теперь чиновниковъ, не брезгающихъ взятками, кажется, меньше. Увеличение жалования, нъкоторая,

допущенная въ печати гласность, подъемъ образованія, хотя и незначительный, въ класт чиновниковъ, и боязнь лишиться мъста, содъйствовали къ сокращенію числа грубых в взяточников . Но количество денегъ и другихъ ублаготвореній, поступающихъ въ карманы чиновниковъ и сановниковъ, теперь много значительнъе чъмъ когда либо было. Прежде брали и даже, пожалуй, драли гроши и рубли; теперь цивилизованные администраторы не дозволають къ себъ являться съ такими подлыми приношеніями; но они не гнушаются тысячами и десятками тысячь, особенно въ видъ паевъ, акцій или постоянныхъ жалованій изъ банковыхъ или банкирскихъ конторъ, жельзнодорожныхъ и другихъ обществъ. Наши администраторы также не остаются позади отъ нъкоторыхъ европейскихъ, особенно наполеоновскихъ и австрійскихъ государственныхъ людей, по части игры на биржъ; въ этомъ отношеніи, они идуть съ въкомъ въ уровень. выходить, что взятки не прекратились, но видоизмѣнились, не уменьшились, а даже весьма и весьма увеличились въ объемъ. Прежде воздухъ былъ чище въ верхнихъ слояхъ администраціи и смрадъ и удушливость сосредоточивались внизу; а теперь едва лине на оборотъ. Частныя лица, пожалуй, въ отдельности менее страдають; но въ совокупности они теряютъ несравненно болъе. Они не платятъ нъсколькихъ рублей по собственнымъ дъламъ; но они несуть много болье убытковь, вслыдтсвіе распоряженій желізнодорожных и других промышленных в управленій, которыя, въ этомъ случнь, не грабять, только пользуются за ними утвержденными

точными или неточными статьями уставовъ. Въ этихъ постановленіяхъ встрѣчаются, и къ несчастію, не рѣдко, такіе пункты, что не знаешь чему должно приписать ихъ допущеніе и одобреніе: слѣпотѣ ли лицъ расматривавшихъ эти уставы въ проектахъ или еще чему худшему? А между тѣмъ отъ этого страдаютъ и очень страдаютъ люди по торговлѣ, промышленности и по другимъ отраслямъ быта.

Произволъ нашихъ администраторовъ едва когда либо былъ сильнъе и объемистъе, чъмъ теперь. Прежде они дъйствовали проще, добродушнъе, согласные съ общимъ строемъ тогдашнихъ порядковъ. Они позволяли себъ, въ отдъльныхъ случаяхъ, и больше, чёмъ теперь кто-либо себё позволить; они, собственными руками, колотили подчиненныхъ и просителей, засаживали зря людей подъ арестъ, и, въ видахъ общей пользы, распоряжались чужою собственностью какъ самые ярые комунисты; но они чувствовали что гръшили, старались впоследствін вознаграждать за обиды и убытки, и такія ихъ произвольныя действія были не правиломъ, а только исключеніями. Теперь наши администраторы считають долгомъ проявлять гдѣ, только можно, свою власть, думая такимъ образомъ охранять и утверждать священныя права самодержавія. Для нихъ лица, и въ особенности не имъющія связей въ Петербургъ, и частныя страданія — ни по чемъ: для нихъ важны какіе-то и гдѣ-то схваченные ими принципы и пуще всего — воззрѣнія и желанія ихъ начальства. Законы, въ ихъ глазахъ, конечно обязательны для управляемыхъ; но для

нихъ, администраторовъ, циркуляры и конфиденціальныя предписанія или отношенія начальства много важнъе статей Свода законовъ или опублико-Тутъ, говорятъ они, обнародованныхъ указовъ. ваны общія, такъ сказать, казовыя, для всёхъ предназначенныя правила и понятія; а тамъ сообщаются, немногимъ посвященнымъ, настоящіе, тайные виды правительства. Законы, для нашей администраціи, составляють весьма удобный арсеналь, изъ которого, смотря по потребностимъ, они выдвигаютъ нужныя орудія; но передъ волею начальства или передъ государственными (т. е. ихъ собственными) соображеніями, законы — ничто; воля пославшаго есть suprema lex — т. е. законъ надъ законами. Страдають не ръдко и не мало отъ этого произвола частныя лица: но теперь онъ преимущественно направленъ противъ земскихъ и городскихъ учрежденій. Въ этой области, наши администраторы и въ особенности губернаторы, дъйствуютъ неудержимо, съ какою-то страстною ненавистью къ установленіямъ, мечтающимъ, на основаніи закона, быть самостоятельными, и стремящимся, на томъ же основаніи, полагать границы административному произволу. На эту борьбу, они тратять свои усилія, какъ по влеченію своего сердца, такъ и еще болъе — въ надеждъ заслужить благоволение своего на-Чего туть они себь не позволяють! чальства. Указы сената имъ не почемъ, и наши помпадуры, съ самонадвенною улыбкою, говорятъ: "Сенатъ, пожалуй, признаетъ мой протестъ неосновательнымъ; но за то начальство сочтетъ меня челов комъ вполнъ благонадежнымъ; а это для меня

нье, чымь внушенія и даже замычанія перваго департамента сената." — Винить ли нашихъ среднихъ и низщихъ административныхъ агентовъ въ томъ, что они не держатся на законной почвъ и что простирають свое рвеніе иногда даже за предёлы желаній своего начальства? При теперешнемъ порядкъ вещей, не ръшусь бросить камень въ этихъ ревнителей не въ мъру. Еслибы, въ верхнихъ слояхъ администраціи, была искренняя любовь къ законности; еслибы тамъ строго ея держались и не позволяли себъ обходить и по своему истолковывать законы; наконецъ, еслибы за ихъ нарушеніе подчиненными, удаляли или отрѣшали ихъ отъ должности или предавали суду; то конечно и губернаторы и исправники и другіе администраторы воздержались бы отъ произвольныхъ и незаконныхъ дъйствій. Но когда они видятъ, что за излишнее усердіе, хотя и сопряженное съ нарушеніемъ закона и съ ущербомъ для частныхъ лицъ и общественныхъ учрежденій, имъ пріятно улыбаются или дёлають только, ради приличія, замічанія, за которыми вскорі слідують награды; а что за недостатокъ рвенія, особенно за послабленіе общественнымъ властямъ, администраторы зачисляются въ разрядъ неблагонадежныхъ и даже лишаются своихъ мъстъ; тогда ясно какъ день чего требуетъ начальство и какъ върнъе удерживаться при занимаемыхъ должностяхъ и получать награды. — Наши чиновники, по большей части, люди живущіе однимъ жалованіемъ и для нихъ, часто обремененныхъ многочисленными семействами, служба есть вопросъ жизни и смерти. Слъдовательно, если наши губернскіе и увздные администраторы часто двйствують внв закона или вопреки ему, то главная въ томъ вина не ихъ, а твхъ, которые или требуютъ такихъ двйствій или за нихъ строго не взыскиваютъ.

Угодливость начальству всегда была принадлежностью нашего служебнаго люда; но размъры, до которыхъ она дошла въ послъднее время, просто поразительны. И главною причиною то, что въ глазахъ начальства, самое дурное свойство въ подчиненномъ — стойкость въ убъжденіяхъ и въ характеръ. Человъкъ съ такимъ свойствомъ клеймится эпитетомъ неблагонадежнаго, безпокойнаго, ему нътъ не только повышенія, но, при первомъ удобномъ случав, его лишають и того мъста, которое онъ уже имъетъ. Въ подчиненномъ всего болъе цёнится то, чтобы онъ былъ на всё руки пригоденъ, чтобы для него верховнымъ закономъ была воля начальства, чтобы ему онъ вполнъ подчиняль свою совъсть, и чтобы, помимо начальства, онъ не Прежде были у насъ, мечталъ быть чѣмъ-либо. въ верхнихъ, въ среднихъ и даже въ низшихъ служебныхъ сферахъ, люди, которые отличались полдобросовъстностью и стойкостью. Знаемъ это не изъ исторіи, не изъ разсказовъ, а изъ собственнаго опыта: сами знавали такихъ людей и многое могли бы про нихъ сообщить. А теперь? Высшіе сановники подають служебному люду самые яркіе примъры полной готовности исполнять, противъ своихъ убъжденій, получаемыя ими приказанія. Министры вносять проекты распоряженій или законовъ, которые они считають необходимыми; эти предположенія забраковываются или совершенно переиначиваются; и виновники ихъ остаются, какъ ни въ чемъ ни бывало, на своихъ мъстахъ, и исполняютъ противуположное своимъ убъжденіямъ, какъ будто собственное измышленіе. Таковъ теперь установился обычай. Убъжденія, личное внутренное достоинство — теперь у насъ на по чемъ; все дъло въ томъ, чтобы удержаться на своихъ мъстахъ, не лишиться возможности получать ленты и другія отличія, пользоваться разными выгодами, съ высокимъ саномъ соединенными. — Думаютъ, что особенно пригодны на службъ люди, которые дорожать своимъ мъстомъ, и которые безпрекословно исполняють получаемыя приказанія, не справляясь съ своею совъстью. Нътъ! съ такими людьми далеко не уъдешь, и какъ разъ попадешь въ такую трясину, изъ которой они не въ состояніи и высвободить ни себя ни другихъ. Если они угодливы въ отношеніи къ высшимъ, то они еще угодливъе самимъ себъ; и не польза общая, неразрывно связанная съ пользою Государя, а личныя выгоды ими руководять. Съ такими людьми успѣшно вести государственное дъло — болъе чъмъ трудно.

Издавна бумаги и номера играли важную роль въ нашемъ управленіи; и не даромъ кто-то назвалъ Россію бумажнымъ царствомъ; но прежде администраторы все еще сохраняли нѣкоторую связь съ дѣйствительностью, и бумаги не вполнѣ отъ нихъ заслоняли страну и ея обитателей. Въ числѣ сановниковъ и чиновниковъ, были люди, знав-шіе Россію, не по оффиціальнымъ донесеніямъ а

изъ собственнаго опыта: они воспитывались и живали во внутренности имперіи, сохранили связи съ прежними друзьями и товарищами, охотно распрашивали прівзжихъ изъ разныхъ губерній о містныхъ обстоятельствахъ и нуждахъ, не выставляли себя всъвъдцами, не отталкивали людей важностью своей осанки, и такимъ образомъ пополняли, исправляли и повъряли свои свъденія о странъ, ими упра-Не таковы нынъшніе сановники: они пуще всего корчать европейскихъ министровъ, упуская изъ вида, что послёдніе не иміють надобности крохами собирать свёденія о положеніи страны, потому что они не въкують на своихъ мъстахъ, что часто возвращаются въ частную жизнь, что, и вовремя службы, летнюю ваканцію проводять не за границею а въ родномъ своемъ углъ, и что въ Европъ мнънія и нужды страны заявляются во всеуслышаніе, безъ всякихъ опасеній и умолчаній, и въ камерахъ, и въ мъстныхъ учрежденияхъ и въ печати. Сверхъ того, министры въ конституціонныхъ государствахъ, во все время сессій законодательныхъ собраній, должны дорожить каждымъчасомъ своего времени, ибо они обязаны не только тамъ защищать свои дъйствія и проекты, но многосторонне подготовляться къ этой защить; и несмотря на то, нигдъ и никто не жалуется на недоступность этихъ господъ. Положение нашихъминистровъ совершенно иное: оффиціальныя свѣденія, и по почть и по телеграфу, получаются ими въ полномъ изобиліи, даже въ такомъ изобиліи, что едва ли они всѣ прочитываются и столоначальниками департаментовъ; но свъденіямъ живымъ, дъй-

ствительнымъ доступъ до министровъ весьма труденъ, почти невозможенъ. Этого недостатка, правда, они не чувствують; большинство изъ нихъ даже находить что эти свёденія растроивають гармонію оффиціальныхъ донесеній, а потому они всячески стараются пресекать первымъ путь какъ къ себъ такъ и особенности ко все услышанію. Они достигають перваго тёмь, что всячески ограждають себя отъ неоффиціальных в посъщеній и переписокъ,\*) а отъ последняго темъ, что, безъ зазренія совъсти, требуютъ ограниченій свободы печати и преслѣдованій за всякое ея неосторожное слово. Не недостатокъ времени заставляетъ нашихъ сановниковъ преграждать притокъ къ нимъ свъденій неоффиціальныхъ; нътъ! времени у нихъ съ избыткомъ, и они могли бы даже подълиться имъ съ европейскими министрами, еслибы только они ръшились уклоняться отъ исполненія нёкоторыхъ придворныхъ и общественныхъ обязанностей, которыя они считають, кажется, даже болье важными чёмъ свои министерскія занятія. Наши сановники не стараются узнавать дъйствительное положеніе дълъ, считая такія свъденія безполезными и только усложняющими и запутывающими возэрѣнія лицъ, власть предержащихъ. — Дълопроизводство въ нашей администраціи куріозно до крайности: соста-

<sup>\*)</sup> Нѣкоторые министры никогда не принимаютъ частныхъ людей (кромѣ своихъ петербургскихъ пріятелей), иначе какъ въ часы, назначенные для пріема просителей. У этихъ же министровъ обычай не отвѣчать на частныя письма, хотя бы въ нихъ сообщались даже важныя свѣденія и сображенія по общимъ дѣламь.

вляются доклады на основаніи оффиціальныхъ донесеній; вставляются туда справки изъ законовъ и сколько возможно болье цифирныхъ статистическихъ данныхъ, собранныхъ полицією или иными учрежденіями\*); затыть подбираются пошлыя и къ дълу едва относящіяся соображенія; и въ закончаніе, выводятся заключенія не изъ сущности изложеннаго, а такъ себъ — изъ какихъ-то высшихъ государственныхъ соображеній и уваженій. Затьмъ эти доклады красиво переписываются; сущность ихъ на словахъ къмъ и кому слъдуетъ излагается; заключенія получають утвержденіе, и дёла такимъ образомъ порѣшаются. До настоящей сущности дъла, до желаній и потребностей какъ містнаго населенія вообще такъ и отдёльныхъ лицъ, нашей администраціи почти нёть никакого дёла, лишь бы бумага была гладко написана и прилично переписана. Дёла съ каждымъ годомъ умножаются и усложняются; какъ же нашей администраціи съ ними справитсья, не прибъгая къ способу самому удобному и повидимому самому приличному, а именно: къ большему по возможности обобщенію данныхъ, къ исключению свъдений, противуръчущихъ возэрѣніямъ, установившимся въ министерствѣ, и

<sup>•)</sup> Забавны вообще казенныя статистическія данныя, но особенно замічательны свіденія обі урожаяхъ. На основаніи этихъ свіденій, у насъ почти везді урожаи средніе, а неурожаєвъ й обильныхъ урожаєвъ почти нигді нітъ; а между тімъ на ділі оказывается что всего боліве у насъ недородовъ и переродовъ. Не уступають, по своей несообразности, и свіденія о количестві скота и о скотскихъ падежахъ. Нікоторые губернаторы вздумали было требовать отъисправниковъ донесеній о состояніи умовъ въ укізді; то-то забавны должны бы быть эти донесенія.

къ составленію заключеній согласныхъ съ предвзятыми мыслями. Еслибы наши администраторы нибудь чувствовали потребность СКОЛЬКО управлять дёлами такъ, какъ они имёются въ дёйствательности а не на бумагъ, то они старались бы узнавать эту действительность, черпать въ ней нужныя указанія и не чуждались бы разговоровъ и совътовъ людей, не на службъ находащихся а состоящихъ у самыхъ дълъ\*). Въ последнее время, бюрократизмъ у насъ такъ развился, такъ самостоятельно устроился и выработаль себь такую полную систему действія и такое своеобразное понятіе о Россіи, что онъ даже не сомнѣвается въ достаточности своихъ свъденій, что не допускаетъ даже мысли о возможности узнать что-либо полезное отъ частныхъ, въ государственныя тайны не посвященныхъ людей, и что считаетъ себя чутьчуть не отъ Бога поставленнымъ на управление слепотствующимъ населеніямъ. Бюрократія почти готова, на каждой своей бумажонкъ, писать слова, употребляемыя въ манифестахъ: Мы, Божьею ми-

<sup>\*)</sup> Лѣтъ тринадцать постоянно я ѣзжу каждогодно въ Петербургъ, и будучи знакомъ со многими лицами, высоко поставленными, я всегда ихъ посѣщаю. Въ нынѣшнемъ году, нѣкоторые изъ нихъ меня вовсе не приняли, а другіе, по старой памяти, принимали дружелюбно, говорили со мною обо многомъ, но не предложили мнѣ ни единого вопроса касательно положенія и дѣлъ тѣхъ мѣстностей, откуда я пріѣхалъ. Помню какъ, въ первые годы нынѣшняго царствованія, и меня и другихъ пріѣзжихъ изъ внутренныхъ губерній, распрашивали, почти пытали въ Петербургѣ допросами о настроеніи и обстоятельствахъ различныхъ мѣстностей имперіи; а теперь видно все извѣстно, и лишніе спросы только лишняя потеря времени, нужнаго на посѣщеніе театровъ и на исполненіе другихъ подобныхъ обязаностей.

лостью и пр. Это — не гипербола, а, къ сожалѣнію, правда, въ которой не сознается бюрократія, но въ которой убѣждены всѣ, внѣ ея состоящіе и отъ нея страждущіе.

Ничто, на бъломъ свътъ, не остается въ одномъ и томъ же положеніи — все развивается, все либо улучшается, либо ухудшается. Къ великому прискорбію нашему, изъ вышеизложеннаго видно, что недостатки и пороки, прежде существовавшіе въ нашей администраціи, съ теченіемъ времени, не уменьшились, не ослабъли, а значительно увеличились, усилились и дошли, на этомъ пути, едва ли не до границъ возможнаго. Въ этомъ мы не имъемъ духа винить однихъ людей, участвовавшихъ и участвующихъ въ администраціи. Думаемъ, что туть всего и всёхь болёе виновно одно обстоятельство. Вслъдствіе уничтоженія крыпостной зависимости людей отъ ихъ владъльцевъ и другихъ, въ томъ же духѣ состоявшихся реформъ, весь нашъ быть измёнился, а между тёмь устройство и способы дъйствія администраціи, самой подвижной части государственнаго организма, остались почти одни и тъже и не подверглись почти никакому измъненію, соотвътствующему требованіямъ обновленнаго нащего быта.

Увздная полиція, въ лиць одного исправника съ двумя или тремя становыми приставами и съ толпою безграмотныхъ сотскихъ и десятскихъ, избираемыхъ крестьянами, изъ своей среды, или ради бъдности или въ наказаніе или за негодностью на другое дъло, безсильна для огражденія личныхъ и имущественныхъ правъ жителей въ увздь.

Воровства, грабежи, поджоги, убійства и пр. умножаются, а полиція не имъетъ средствъ къ принятію предупредительныхъ міръ противъ этихъ преступленій. Она также не въ состовніи надлежащимъ образомъ исполнять приказанія начальства; а потому, за свои вольныя и невольныя упущенія, она взыскиваетъ съ несчастныхъ крестьянскихъ избранниковъ и позволяеть себъ, и направо и налъво, всякаго рода произвольныя действія. — Въ видахъ предоставленія полиціи возможности действовать успешнее, предпологали, какъ слухи ходили, устроить какія-то разъёздныя полицейскія команды разъвздные стражи, но у насъ устройство не можетъ быть полезно: наши пространства такъ огромны и еще такъ малолюдны, что для дъйствительности ихъ надзоря, пришлось бы половину населенія обратить въ этихъ полицейскихъ агентовъ. Нѣкоторыя земства было устроили у себя разъездныхъ докторовъ, но вскоръ непрактичность такой мёры оказалась очевидною: больные прівзжали въ мёсто жительства врача, а онъ въ это время мыкался по волостнымъ правленіямъ, отъискивая больныхъ; такимъ образомъ цёль оказанія врачебной помощи народонаселенію вовсе не достигалась. Тоже будеть и съ разъездными полицейскими командами или агентами: нуждающіеся въ полиціи будуть тщетно ихъ отъискивать, а она будетъ шататься, по увзду или своему участку, для исполненія приказаній начальства и для предупрежденія безпорядковъ и, при самыхъ удачныхъ назначеніяхъ этихъ агентовъ, порядокъ не бүдетъ нарушаться только во время ихъ проъздовъ.

Преобразованіе у вздной полиціи совершенно необходимо и не отложно; но оно должно совершаться не на основаніи какихъ-либо теорій или позаимствованій изъ чужихъ странъ, а согласно съ требованіями нашихъ мѣстностей и быта нашего народа, столь отличнаго отъ быта другихъ европейскихъ народовъ.\*)

Наша губернская администрація едва знаетъ свои права и обязанности: Сводъ законовъ гласитъ одно, а разныя Положенія, Уставы, циркуляры и пр. предписываютъ иное. Во многихъ случаяхъ, статьи Свода даже неисполнимы, ибо онъ не согласны со вновь изданными узаконеніями; а потому полное преобразование губернской и увздной администраціи теперь совершенно необходимо. Много разъ его предпринимали, образовывали коммиссіи и составляли по этому предмету разные проекты; но большая часть изъ нихъ клонились къ разширенію административной власти на счеть правъ земства, судебныхъ и другихъ учрежденій; а потому, слава Богу, они и не были утверждены. Власть губернаторскую, конечно, нужно нъсколько поразширить, но на счетъ не мъстностей а цен-

<sup>\*)</sup> Возложеніе на земство назначенія мѣстныхъ нижнихъ полицейскихъ агентовъ, при неимѣніи мелкихъ всесословныхъ единицъ и при невозможности таковыя образовать, есть дѣло и не желательное и не осуществимое. Всего лучше было бы устроитъ такъ: на каждый участокъ, состоящій изъ одной волости и изъ землевладѣльскихъ дачь, къ ней прилегающихъ, назначать по одному волостному приставу и по одному къ нему помощнику. Эти лица должны быть непремънно грамотныя и преимущественно набираться изъ отставныхъ солдатъ или унтеръ-офицеровъ. Назначеніе и увольненіе ихъ слѣдовало бы предоставить уѣзднымъ исправникамъ.

Теперь начальники губерній, тральной власти. почти на всё свои законныя действія, должны испрашивать разръшенія изъ Петербурга, и, только въ сферъ произвола, они могутъ дъйствовать са-По деламъ чисто местнымъ, по мостоятельно. которымъ центральная власть не можетъ имъть накакого своего мнѣнія и должна утверждать представленія губернаторовъ, они обязаны ожидать ея приказаній и оставлять иногда самыя нужныя дъла безъ движенія. Необходимо для губернскихъ начальствъ составить общіе наказы и предоставить имъ. на основаніи этихъ наказовъ, действовать самостоя-Затемъ нужно усилить губернаторскую тельно. власть темъ, чтобы организовать уездную полицію такъ, чтобы она имъла возможность надлежащимъ образомъ исполнять приказанія начальства. Но пуще всего нужно, чтобы высшая администрація внушала губернаторамъ, и словомъ и дъломъ, т. е. собственнымъ примъромъ — уважение къ за-Если они будуть стоять на этой почве, то власть ихъ сама собою значительно усилится, ибо тогда на ихъ сторонъ будетъ все мъстное населеніе. Жалуются на недостаточность власти преимущественно тѣ губернаторы, сиръчь помпадуры, которые стремятся дать своему произволу полный разгуль и обратить свои области въ турецкія пашалики. Увеличеніемъ произвола власть не усиливается а ослабляется — вотъ чего многіе не хотятъ понять и что однако неоспоримо върно.

Но эти преобразованія въ нижнихъ и среднихъ сферахъ администраціи будутъ дъйствительны и производительны, только при условіи производства

нүжныхъ измѣненій и въ сферѣ высшаго управленія. Пока министры будуть произвольно истолковывать законы и, по своему усмотренію, вносить на Высочайщее утверждение, либо прямо либо чрезъ Комитетъ министровъ, проекты своихъ распоряженій; пока каждый изъ нихъ будетъ считать себя самостоятельнымъ хозяиномъ своей части, проводить въ ней свои собственныя виды, и не будетъ связанъ съ своими товарищами единствомъ программы действій; наконець пока они останутся подъ контролемъ одного Государя, не имъющаго, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, физической возможности за всёмъ и за всёми слёдить; по тёхъ поръ не перестанутъ у насъ изходить изъ различныхъ министерствъ произвольныя, часто одно другому противуръчущія распоряженія — будеть въ администраціи тотъ хаось, который нынѣ существуеть, и отъ котораго страдають лица, состоянія и самъ Государь.

Еще есть у насъ бѣда, изъ которой истеканотъ для страны величайшія влополученія. На
Руси, многіе думаютъ, что стоитъ человѣку приказать быть тѣмъ-то, и что онъ дѣйствительно
тѣмъ и становится. Бывало, въ старые годы, помѣщикъ призоветъ своего кучера или камердинера,
пожалуетъ его въ прикащики, и поручаетъ ему все
хозяйство въ имѣніи; и, при крѣпостноомъ трудѣ,
хозяйство помѣщичье шло такъ себѣ, не давая
большихъ доходовъ, но и не причиняя владѣльцу
убытковъ. Теперь, при вольномъ трудѣ, землевладѣлецъ, который, захотѣль бы такъ дѣйствовать,
вскорѣ прогорѣлъ бы и долженъ былъ бы закрыть

свое хозяйство. Тоже бывало и, къ сокрушенію нашему, еще бываеть у нась и въ административныхъ сферахъ; но тутъ спеціальная подготовка еще много нужнье, чымь въ сельскохозяйственномъ управленіи, и послъдствія отъ назначенія людей, не надлежащихъ на завъдывание различными отраслями государственнаго управленія, бывають крайне тяжки. Хорошій военный, державшій свой полкъ въ отличномъ порядкъ, назначается губернаторомъ, но, не будучи подготовленъ къ гражданской административной дъятельности, оказывается плохимъначальникомъ губерніи и все ея народонаселеніе страдаеть. Иной порядочный, даже отличный администраторъ, призванный къ исправленію судебной должности или къ надзору за юридакціею или къ направленію ея согласно съ ея назначениемъ, но юридически не образованный ни ученіемъ, ни судебною практикою, оказывается плохимъ судьею или прокуроромъ или генералъ-прокуроромъ, вноситъ въ судебную область понятія административныя, потрясаеть въ своемъ въдомствъ строгое уважение къ закону, и такимъ образомъ приводитъ свою часть не въ порядокъ а въ безпорядокъ. человъкъ, пожалуй и не безъ способностей и складно говорящій, но назначенный для завѣдованія какою либо спеціальною, ему неизвъстною частью или по путямъ сообщенія или по контролю или по государственно-хозяйственнымъ дъламъ, выходитъ малосмыслящимъ управляющимъ и плохимъ распорядителемъ, затѣваетъ неосуществимыя нововведенія, упускаеть принятіе возможныхъ и необходимыхъ мъръ и становится пъщкою въ рукахъ своихъ подчиненныхъ. Нътъ! въ настоящее время, ничего нельзя дёлать а тёмъ еще мёнёе чтмъ-либо заведовать — безъ основательной подготовки. Иные, пожалуй, думають, что подготовка, и опытность нужны для нижнихъ и среднихъ чиновниковъ, которыя дъла производятъ, а что для высшихъ эти условія вовсе не необходимы, ибо эти лица должны руководствоваться общими государственными соображеніями. Бѣда та, что эти общія соображенія составляются изъ частныхъ, изъ спеціальныхъ по каждой отрасли государственнаго управленія; и если первыя часто слабы, недостаточны а иногда и вовсе ложны, то виною тому бъдность и поверхносность свъденій и понятій нашихъ государственныхъ людей по завъдываемымъ Никогда еще у насъ спеціальное ими частямъ. образование въ высщихъ распорядителяхъ различными въдомствами не было такъ необходимо, и никогда, къ сожалънію мѣнѣе на него обращаютъ вниманія. Теперь мы стоимъ не особнякомъ, на границахъ Азіи; мы обрътаемся не въ семнадцаили восемьнадцатомъ въкъ; непроъзжія дороги и медленныя, неисправныя почты уже не защищають насъ отъ притока света изъ странъ, опередившихъ насъ на пути образованности. Теперь мы вполнъ втинуты въ европейское движеніе; мы должны знаться не съ одними сосъдними а со всѣми государствами; мы должны съ ними состязаться и уже не на однихъ поприщахъ военномъ и дипломатическомъ, а на поприщахъ промышленности, торговли, науки и государственнаго управленія. Если, въ последнемъ отношеніи,

отстанемъ отъ европейскихъ державъ, то развѣ онѣ насъ не одурачатъ, не воспользуются нашимъ невѣденіемъ, не извлекутъ изъ этого для себя выгодъ и не причинятъ чрезъ то намъ убытковъ и потерь. При настоящихъ обстоятельствахъ, намъ особенно нужны люди спеціально знающія свою часть, и эти требованія должны быть обращаемы тѣмъ сильнѣе и настоятельнѣе къ людямъ, опредѣляемымъ на мѣста, чѣмъ послѣднія выше и чѣмъ кругъ ихъ дѣйствія обширнѣе.

- Но гдъ взять такихъ людей? Въдь у насъ въ нихъ большой недостатокъ. — Вотъ что часто слышимъ, но что по нашему мнѣнію, далеко не основательно. У насъ имъются люди и спеціально образованные и спеціальною практикою себя образовавшіе. И тѣ и другіе способны были бы вести всякое спеціальное дела во всехъ инстанціяхь; но постановка и обстановка службы должны бы быть иныя чъмъ нынъшнія. Теперь требуются отъ подчиненнаго: безпрекословное исполнение приказаний, какія бывпрочемъ они ни были; угодливость начальству во всёхъ степеняхъ; и отсутствіе въ служащемъ самостоятельныхъ убъжденій и стойкости въ характеръ. Люди, не отвъчающие этимъ условіямъ, признаются неблагонадежными и тщательно устраняются. Они не получають никакого повышенія, лишаются мъсть, которыя они даже имбють, и должны или бхать въ свои именія или поступать на какую-либо компанейскую службу. Однимъ жалованіемъ надлежащихъ людей нельзя ни привлечь на службу, ни ихъ на ней удержать. Люди способные и обладающіе хорошими знаніями по своей части

требуютъ пущевсего — уваженія къ ихъ человѣческому достоинству, т. е. къ ихъ личной самостоятельности. Они не скрываются, но и не выказываютъ себя, ибо кто, кромѣ людей ума огранниченнаго и со свѣденіями поверхностными, будетъ считать себя способнымъ вести важное дѣло и самонадѣянно себя предлагать? Такихъ людей надобно умѣть, не скажу — отъискивать, но только брать, когда они представляются, и ихъ не отталкивать неумѣстными требованіями.

Конечно весьма тёсенъ теперь кругъ людей, изъ которыхъ набираются у насъ высшіе сановники, и даже тутъ выборъ совершается большей частью случайно — по какимъ-либо заискиваніямъ и чьимъ либо одобреніямъ; всё же люди, внё этого кружка стоящіе, исключены изъ числа лицъ, подлежащихъ избранію, сколько бы они ни были его достойны. И все это потому, что нётъ у насъ такого учрежденія, гдё бы сосредоточивались лучшія умственныя и нравственныя силы страны, и куда бы они отряжались общественнымъ мнёніемъ на службу отечеству.

Какъ намъ, при такихъ порядкахъ, живется? Разумѣется такъ, какъ при нихъ можетъ житься. Мы не увѣрены ни въ чёмъ; опасаемся всего; подозрѣваемъ почти всѣхъ; и душа не лежать у насъ ни къ чему. Старики, вынесшіе на своихъ плечахъ всю тягость предъидущаго тридцатилѣтняго царствованія, ободряютъ и утѣшаютъ молодежь, подавая ей благой совѣтъ не отчаяваться, не опускать рукъ отъ дѣла, трудиться и не предаваться физическому, нравственному и умствен-

ному разврату, такъ тщательно у насъ со всёхъ сторонъ поощряемому и распространяемому. Мы употребили слово "развратъ" и не беремъ его назадъ. Не одни кабаки и трактиры, не дома непотребныхъ женщинъ, не сладострастныя представленія въ театрахъ, не проповъди такъ называемыхъ нигилистовъ — главнъйше развращаютъ людей; всь эти заведенія и выходки возникають, множатся и разнообразятся въ удовлетворение потребностей разврата, но разврата уже существующаго и развивающагося. Источникомъ разврата, главнымъ его виновникомъ — оскудение въ народе общественныхъ, нравственныхъ и умственныхъ интересовъ. Тутъ корень зла и нынъшнее наше положеніе представляетъ, для его развитія, почву самую благопріятную и производительную. Для противудъйствія разврату безсильны поученія, полицейскія міры и даже наказанія. Съ нимъ успішно бороться можеть только усиленая, облагороженная и самостоятельная дёятельность человёка и гражданина. Вотъ куда нужно направить всъ усилія и надежды.

## Наше положение въ судебномъ отношения.

"Не бойся суда а бойся судьи; въ судъ ногой а въ карманъ рукой; гдѣ судъ тамъ и неправда; гдѣ судъ, тамъ и суть (сутяжничество); брюхо что судья: и молчитъ да проситъ; судъ докуку любитъ; на судѣ тягались, да оба бевъ рубахи остались; не тягайся — удавишься; не тянись, лапоть дороже сапога станетъ; съ казною не судись, съ сильнымъ не борись, а съ богатымъ не тяжись; въ землѣ черви, въ водѣ черти, въ лѣсу сучьи, въ судѣ крючьки — куда уйти?" Вотъ какъ народъ, въ своихъ пословицахъ, поговоркахъ и изрѣченіяхъ, высказывался въ старину на счетъ суда, судей и производства дѣлъ въ судахъ, и это мнѣніе у насъ удерживалось до изданія новыхъ судебныхъ уставовъ.

Всёмъ памятны тё чувства радости, восторга и благодарности, съ какими были приняты судебные уставы 1864 года! Всёми повторялись безцённыя слова Высочайшего указа: "желаніе Наше водворить въ Россіи судъ скорый, правый, милостивый и равный для всёхъ подданныхъ Нашихъ,

возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить въ народъ Нашемъ, то уважение къ закону, безъ коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постояннымъ руководителемъ дъйствий всъхъ и каждаго, отъ высшаго до низшаго."

Многіе изъ людей, искрено и глубоко сочувствовавшихъ этой великой реформѣ, опасались что она встрътитъ непреодолимыя препятствія въ недостаткъ людей, могущихъ, съ пользою для дъла, занять судейскія и прокурорскія міста, отправлять важныя обязанности присяжныхъ засъдателей и принимать на себя какъ защиту обвиняемыхъ, такъ и ходатайство по гражданскимъ дъламъ. И что же оказалось? Дело, въ самомъ начале, пошло такъ, какъ можно было желать, но какъ трудно было ожидать. Лучшіе люди, почти въ каждой містности, пошли въ участковые и почетные мировые судьи, и этотъ институтъ, въ короткое время, пріобрѣлъ себъ уважение всего населения. Быстрота и справедливость рѣшеній мировыхъ учрежденій поразила даже крестьянъ, глубоко сожалѣвшихъ о томъ, что большая часть ихъ дёль изъята изъ вёденія мироваго судопроизводства.\*) Первыя назначенія на

<sup>\*)</sup> Я никогда не забуду горя крестьянъ, когда сапожковскій събздъ мировыхъ судей, велѣдствіе рѣшенія кассапіоннаго департамента прав. сената, пересталь принимать, къ своему разсмотрѣнію, нъкоторыя крестьянскія дѣла и отмѣнилъ рѣшенія по нимъ мировыхъ судей съ предоставленіемъ сторонамъ обратиться въ волостные суды. Рѣшеніе кассаціоннаго департамента было строго законно; и если съѣздь дозволялъ себѣ принимать нѣкоторыя дѣла къ своему производству, то это было только потому, что законъ казался неяснымъ и что крестьяне убѣдительно просили не отказывать въ разборѣ ихъ дѣлъ.

должности судей по общимъ судебнымъ учрежденіямъ и лицъ прокурорскаго при нихъ надзора, и дъятельность этихъ новыхъ слугъ правосудія, высоко поставили, въ глазахъ народа, новое судопроизводство, и вызвали со всёхъ сторонъ, самые лучшіе о немъ отзывы. Решенія кассаціонныхъ департаментовъ и въ особености уголовнаго, отличались строгою законностью и глубоко-юридическими, вполнъ умъстными соображеніями, и окончательно утверждали превосходство новаго суда надъ ста-Присяжные засёдатели, добросовёстнымъ исполнениемъ своего тяжкаго долга и смышленностью своихъ отвётовъ, превзошли ожиданія даже горячихъ цёнителей народа и смутили тёхъ, которые относились къ нему свысока, съ піедестала своей европейской цивилизаціи. Къ общему удивленію, и обвинительная власть и защита обвиняемыхъ и ходатайство по гражданскимъ дёлямъ, явились съ достаточнымъ запасомъ знанія и съ даромъ слова, какъ будто уже практикою изощреннымъ. Такимъ образомъ оказалось, что не было недостатка въ людяхъ и даже въ надлежащей ихъ подготовкъ къ исполненію важныхъ обязанностей суда, прокурорскаго надзора, защиты обвиняемыхъ и веденія гражданскихъ дълъ.

Такъ пошло въ началѣ многотрудное дѣло судебной реформы; а потому слѣдовало ожидать что, съ теченіемъ времени, оно пойдеть еще лучше. Но, къ великому прискорбію людей, искрено и глубоко преданныхъ своему отечеству и Государю, на дѣлѣ оказалось иначе. Самое коренное основаніе правосудія — самостоятельность судей, незамедлило быть потрясеннымъ. Членовъ окружныхъ судовъ, палатъ и кассаціонныхъ департаментовъ сената, стали безпрестанно повышать въ дояжностяхъ и щедро награждать чинами и орденами, строго придерживаясь только одного правила: выдвигать людей угодливыхъ, неупрямыхъ въ своихъ убъжденіяхъ и нерабовъ своей совъсти. Въ статьяхъ Учрежденія судебныхъ установленій ясно и положительно обозначены условія, съ соблюденіемъ которыхъ должны быть опредъляемы лица на судебныя должности; но сперва робко, а потомъ все смълъе и смълъе стали нарушать эти статьи, руководствуясь, при этомъ тъми соображеніями и правилими, которыя, какъ мы видъли выше, вошли, въ нашей администраціи, въ прискорбный обычай. Горе людямъ самостоятельнымъ, повърившимъ словамъ высочайшаго указа и судебныхъ уставовъ, и вслъдствіе того ръшившимся поступить на службу по судебному въдомству! Они не нашли тутъ возможности оставаться вполнъ людьми, т. е. сохранять свою самостоятельность и действовать по требованіямъ своей совъсти. Иные изъ нихъ уже ушли, а другіе хотя еще и возсѣдаютъ на своихъ судейскихъ креслахъ, но видятъ необходимость убираться по добру по здорову. Большинство голосовъ уже не на ихъ сторонъ. Въ послъднее время, стали совершаться событія невѣроятныя: люди, едва поступившіе на службу назначаются членами окружныхъ судовъ; лица вовсе не бывшія членами окружных судовъ или прокурорами при нихъ, прямо опредъляются членами палать; вице-директоръ департамента внутреннихъ сношеній министерства иностранныхъ

дълъ и членъ консультаціи при министерствъ юстиціи, назначается старшимъ предсъдателемъ Одесской судебной палата! Оберъ-прокуроръ кассаціоннаго департамента сената возводится въ сенаторы, т. е. въ высшіе судьи, съ оставленіемъ на немъ исправленія прокурорскихъ обязаностей!

Въ отношении судебныхъ следователей принята система еще болье удобная: собственно судебныхъ следователей во всей имперіи уже почти нетъ. Судебный следователь, котораго самостоятельность, до извъстной степени, была ограждена закономъ, является, въ глазахъ министерства юстиціи, агентомъ не вполнъ пригоднымъ; а потому оно приняло за правило замёнять такое неудобосмёняемое должностное лицо такимъ, которое, во всякое время и за всякую вину, можеть быть устраняемо. Вследствіе этого, у насъ почти всё судебные слёдователи заменены исправляющими ихъ должность. — Въ оправданіе этого вновь принятаго правила говорять что, при опредълении молодыхъ людей на должность слёдователей, легко ошибиться; что, по утвержденіи ихъ въ этомъ званіи, приходилось бы или терпъть на службъ нерадивыхъ или малоспособныхъ слѣдователей или отдавать ихъ судъ, и что первое противно пользамъ службы а последнее весьма тяжело. На это должно заметить, что законъ, желая оградить самостоятельность судебных в следователей, имъетъ цъль благую; что необходимость такого огражденія признана везді, гді дорожать правосудіемъ; что всякій честный человъкъ, а судебный слъдователь должень быть таковымь, всегда предпочтеть быть отданнымъ за свою вину подъ судъ, чёмъ по-

стоянно находиться подъ действіемъ начальничьяго самоволія; что усиленіе административнаго произвола, ни въ какомъ благоустроенномъ государствъ, не считается средствомъ къ улучшенію следственной части, составляющей важную часть судебнаго производства; и что потому нътъ надобности министерству юстиціи, въ этомъ отношеніи, быть мудръе закона и мнънія просвъщеннъйшихъ странъ и болье любить своихъ подчиненныхъ, чемъ они сами себя любять. Еще можно, пожалуй, допустить временное исправление должности судебнаго следователя лицомъ, вновь опредъленнымъ на службу; но это время никакъ не должно простираться за предълы одного года, а у насъ имъются теперь исправляющіе эту должность, которые по нѣскольку льть ждали своего утвержденія а теперь уже отчаиваются когда либо его получить.

Случилось мить отправляться по желтоной дорогт, изъ одного губернскаго города, почти ночью — въ 4-мъ часу утра. Прітожаю на станцію и что вижу на платформт? Окружный судъ, въ полномъ составт, въ мундирахъ, въ полной парадной формт, разхаживаетъ взадъ и впередъ по платформт, въ ожиданіи министра юстиціи, протожающаго чрезъ этотъ городъ и следующаго въ другой, болте отдаленный городъ. Я думалъ что министръ будетъ пораженъ такою встртчею по крайней мтрт не менте насъ, постороннихъ зрителей, и что онъ сделаетъ членамъ суда строгое замтчаніе на счетъ неприличія подобнаго оффиціальнаго дтйствія суда. Но я не замедлилъ удостовтриться въ ошибочности моего взгляда на вещи: министръ очень привттиво

отнесся къ лицамъ его встръчавшимъ и счелъ такую встръчу какъ дъйствіе, въ порядкъ вещей совершенное. Впослъдствіи я узналъ, что подобныя доказательства благонадежности лицъ, служащихъ по судебному въдомству, если и не требуются, то принимаются весьма охотно; что непредставленіе такихъ доказательствъ весьма замъчается; и что оно имъетъ самыя невыгодныя послъдствія для лицъ, дозволяющихъ себъ такія выходки независимости.

Ну, скажите, есть ли возможность для человека самостоятельнаго, себя и свою должность уважающаго, находиться на государственной службь, когда на томъ поприщъ, которое пользуется правомъ несмѣняемости, и на которомъ самостоятельность всюда и всеми признана за самое необходимое условіе надлежащаго отправленія на немъ должностей, служба обставлена подобными требованіями на угодливость и низкопоклонность? Есть ли возможность чтобы народъ относился съ должнымъ уваженіемъ къ такому учрежденію, которое само не сознаетъ своего достоинства, позволяетъ себъ, такъ сказать, уничтожаться передъ начальствомъ, и которое за это получаетъ отъ него не упреки, не замѣчанія, а повышенія и награды?

Мы думали, мы чаяли что судебная реформа произведеть коренный перевороть въ нашемъ бытъ, разовьеть въ насъ чувство законности и понятія объ ней, сократить постепенно нашу наклонность къ произволу и наше къ нему пристрастіе, положить иныя основы для нашей домашней и гражданской дъятельностти, и, какъ сказано въ Высочайшемъ указъ, утвердитъ въ народъ "то уваженіе

къ закону, безъ коего невозможно общественное благосостояніе". Такими надеждами мы льстили себя; такъ въ началъ дъло было и пошло; но не такъ оно продолжалось и не такъ вышло. ревностные стражи и блюстители бюрократическаго самодержавія не замедлили усмотръть что, съ самостоятельностью правосудія, ихъ власть значительно сократится, пожалуй, можеть даже уничтожиться, и что потому не следуеть упускать времени для отвращенія грозящей бъды. Они сперва не рашились дайствовать открыто противъ обнародованныхъ Уставовъ, которые не потерпъли крушенія, при самомъ началь, т. е. при разсмотрыніи ихъ въ высшемъ государственномъ учреждени, въроятно только потому, что ихъ объемъ, сложность и дёльность устрашили нашихъ государственныхъ людей и не были ими надлежащимъ образомъ оцънены; а потому они стали подводить, подъ эти уставы, разные болье или менье потаенные подкопы и пуще всего направили свои усилія на отміну или, по крайней мірі, на потрясеніе несміняемости и самостоятельности судей. Для этаго преимущественно были употреблены награды, повышенія и другія отличія, съ тщательнымъ обходомъ тъхъ членовъ суда, которые смотръли на уставы какъ на дъло серіозное (заправское) и упорствовали въ своихъ непрактическихъ убъжденіяхъ. Вслъдствіе этого, составъ судей сталъ мало по малу изменяться, и лучшіе люди стали изъ него удаляться; а тѣ изъ нихъ, которые по необходимости остались на своихъ мъстахъ, упали духомъ и, уже безъ въры въ дъло, продолжають трудиться. Большинство же судей

хорошо поняло требованія начальства и собственныя выгоды, стало заниматься дёломъ, такъ сказать, по казенному, т. е. очищая номера, и заботясь пуще всего о томъ, чтобы заслужить одобрение начальства. Находя за симъ много времени у себя въ остаткъ и увлекаясь общимъ недугомъ спекуляціи, нъкоторые члены окружныхъ судовъ и судебныхъ палатъ приняли на себя обязанности членовъ правленія по разнымъ желёзнымъ дорогамъ и банкамъ. положение не замедлило обнаружиться въ разныхъ явленіяхъ: уваженіе къ судебному институту поколебалось и народъ сталъ говорить, что суды, вопреки воли и объщеніямъ Государя, возвратились на протертый путь прежней практики. Само министерство, кажется, замътило что судебныя мъста уже не такъ высоко ценятся какъ въ начале, и что составъ судей видимо ухудшается; а потому оно вошло, какъ слышно, съ представлениемъ объ увеличеній жалованій какъ судьямъ такъ и лицамъ прокурорскаго надзора. Но развъ однимъ увеличеннымъ жалованіемъ можно привлекать на службу и на ней удерживать людей добросовъстныхъ и способныхъ? Конечно важно для каждаго человъка имъть безнужденныя средства къ существованію своему и своего семейства; но, для добросовъстнаго человъка, есть потребность еще болъе настоятельная — возможность действовать самостоятельно по указаніямъ своей совъсти и не лакействовать передъ начальникомъ и лицами, пользующимися его довъріемъ и милостями. Этого, кажется, не подозравають тамь, гда теперь особенно хлопочуть объ усиленіи жалованій.

Нетолько лучшіе люди изъ судей, но даже изъ чиновноковъ министерства административныхъ юстиціи — лучшіе прокуроры и ихъ товарищи, одинъ за другимъ, начали нокидать свои мъста, предпочитая самостоятельную и независимую дъятельность присяжныхъ повъренныхъ, обязаностямъ прокурорскаго надвора, съ которыми все болже и болже соединяется необходимость угодливости начальству и зависимости отъ его, часто довольно странно проявляющейся воли. Къ крайнему удивленію и прискорбію многихъ, ныньшнія лица прокуроркаго надзора принимаютъ на себя ходатейство по гражданскимъ дъламъ частныхъ лицъ и разныхъ промышленныхъ обществъ. А потому немудрено, что обвинительная власть постепенно слабееть, а защита становится все сильнее и сильнее. Это замечають вст, и начинаетъ замтчать, какъ кажется, и министерство юстиціи; это его смущаеть и, въ оправданіе свое, оно приводить многое, но или само не видить или отъ другихъ скрываетъ настоящую причину упадка обвинительной и надзирающей власти, а именно: отсутствіе на службѣ людей способныхъ, самостоятельныхъ и добросовъстно преданныхъ своему дълу; и присутствие на ней, въ изобиліи, людей "благонадежныхъ", т. е. готовыхъ исполнять всякую волю начальства, не справляясь съ своею совъстью, а тъмъ еще мънъе съ твердыми убъжденіями, неимъніе которыхъ и лежить въ основъ ихъ "благонадежности".

Министерство юстиціи, хлопочущее, какъ говорять, о пересмотръ Учрежденія судебныхъ установленій, если и не въ цъломъ его составъ, то

въ нѣкоторыхъ его частяхъ, и уже достигшее разныхъ законодательныхъ мёръ къ усиленію действій прокурорскаго надзора и къ стъснению защиты обвиняемыхъ, истцовъ и ответчиковъ въ судахъ, смотритъ, съ спокойствіемъ олимпійскаго Юпитера, какъ два проекта законовъ проходятъ, по установленнымъ мытарствамъ, въ министерствахъ и коммиссіяхъ, и какъ общественное мивніе нетерпаливо ожидаеть окончанія этихъ дёлъ, изъ которыхъ одно боле пятнадцати и другое болье четырехъ или пяти льтъ составляють насущную потребность народонаселенія. Мы хотимъ говорить объ изданіи объщаннаго гипотечнаго устава и о пересмотрѣ нотаріальнаго положенія. Отсутствіе перваго закона задерживаеть водвореніе у насъ настоящаго кредита и лишаетъ земле-и домовладельцевъ возможности пользоваться займами, необходимыми для веденія ихъ хозяйствъ; а вторый законъ, въ нынѣшней своей редакціи, до того стёснителенъ для продавцевъ и покупщиковъ недвижимостей, и особенно мелкихъ, что онъ какъ будто изданъ въ видахъ задержки перехода собственности изъ рукъ въ руки и для изощренія русскаго ума къ обходу закона. Эти законы требуются общественными а частными и не бюрократическими или личными административными интересами; а тому и не удивительно, что они идутъ раковымъ ходомъ -

Неужель и въ отношении судебной реформы, будутъ повторять обвинение противъ Русскихъ въ томъ, что они горячо хватаются за всякое новое дъло, но что скоро оно имъ прискучиваетъ и что они бросаютъ его или небрежно къ нему относятся?

Неужель и тутъ виноваты мы а не люди, которые умудряются содълывать тщетными слова и объщанія Государя? Нътъ! вся тяжесть обвиненія и отвътственности должна пасть на нихъ, и они конечно не будутъ оправданы ни судомъ современнаго общественнаго мнѣнія, ни судомъ исторіи. Тутъ уже безсильны чины, ордена и всякія другія отличія и выгоды.

## Наше положение въ финансовомъ отношения.

Трудно определить, въ немногихъ словахъ, свойства и суть нынъщняго нашего финансоваго положенія: оно до крайности странно. строятся жельзныя дороги; учреждаются денежные и поземельные банки; промышленность и торговля развиваются; на биржахъ — довольно сильное и даже слишкомъ сильное движеніе; государственная смъта является съ уравновъщениемъ доходовъ и расходовъ. Все идетъ какъ будто хорошо — идетъ, по видимому, такъ, что намъ не слъдовало бы ни на что особенно жаловаться и что мы должны бы быть довольными нашимъ финансовымъ положеніемъ и управленіемъ. А между тъмъ, бъдность въ народъ идетъ не на убыль а на прибыль; земледеліе, уже не задержанное, въ своемъ развитіи, барщиною и прочими условіями кріпостной зависимости крестьянъ отъ помъщиковъ, не улучшается а скорже ухудшается; промышленники и торговцы, хотя и разширяють свои обороты, однако весьма немногіе

изъ нихъ увеличиваютъ свои действительные достатки, а большинство изъ никъ, торгуя какъ будто въ кредитъ а дъйствительно на обманъ, часто даже неумышленный, скорбе разоряется чъмъ наживается; общества же промышленныя и торговыя (а ихъ теперь не мало) ведутъ свои дъла, по большой части такъ, что на нихъ жалуются и акціонеры, не получающіе дивидендовъ или получающие дивиденды весьма малые, и люди, вынужденные быть съ ними въ сношеніяхъ, и что довольными остаются только члены правленій и лица тамъ служащія. Цённость нашего рубля не приходить въ нормальное положение; налоги увеличиваются, а государственные займы, хотя и для постройки жельзныхъ дорогъ или подъ этимъ предлогомъ, ростутъ постоянно и довольно быстро. Притомъ чувствуется, вездъ и во всемъ, какое-то общее неможение (malaise), изъ котораго иные ищутъ вытти посредствомъ дерзкихъ спекуляцій, но въ которое, по большей части, они возвращаются съ крайнимъ упадкомъ силъ и съ отчаяніемъ въ душъ. Это неможение, почти всъми ощущаемое, предвъщасть кризись неминуемый — страшный, который нетрудно предсказать и на основании совершившихся и совершающихся дёль, событій и явленій.

Стоитъ нъсколько внимательно всмотръться въ бытъ крестьянъ, мъщанъ и вообще людей мало-имущихъ, промышляющихъ своимъ физическимъ трудомъ, и нельзя не признать что нужды ихъ возростаютъ съ несравненно большею быстротою, чъмъ ихъ добывки, и что потому ихъ недостатки

постепенно и непрерывно усиливаются. Цёны на хльбъ, дрова, мясо и прочіе жизненные припасы — утроились, почти учетверились: что прежде стоило рубль на монету или на ассигнаціи, за то теперь приходится платить рубль на серебро. Подати и разнаго рода сборы также значительно возвысились. Къ тому же рабочіе теперь пьютъ вина много болье чымь прежде, хотя пьють его много менте чти въ Привислянскомъ крат, въ Швеціи и Англіи; они привыкають къ пиву и чаю, стараются одъваться поприличнье, уже не довольствуются курными избами и находять необходимымъ имъть дома съ трубами и свътлыми окнами. Нельзя ихъ за это порицать; свободный человъкъ уже не можетъ себя такъ ограничивать какъ то делалъ, по необходимости, человекъ крепостный; но все это требуеть денегь и денегь немалыхъ; а заработки вообще далеко не такъ возвысились какъ усилились и умножились потребности рабочаго класса. Поденныя, помъсячныя, годовыя и задёльныя платы не покрывають его нуждь; хотя эти платы үже такъ высоки, что фабриканты, заводчики и сельскіе хозяева прекращають свои производства, не находя возможнымъ ихъ вести съ барышемъ. Вследствіе этого, рабочіе входять въ долги, а на уплату повинностей часто принуждены продавать последнюю корову, овцу, даже свой домъ. Винить ли ихъ въ томъ, что они тратять болье чымь добывають? Есть нужды неустранимыя; а есть нужды и такія, которыя могли бы быть или отлагаемы или и вовсе отклоняемы, но эти последнія у насъ скорее удовлетворяются

чёмъ первыя, и въ этомъ не мы ли, люди просвещенные и боле или мене достаточные, почти все подаемъ простолюду пагубный примеръ? Не происходить ли такое общее уродливое явление отъ причинъ, мало зависящихъ отъ лицъ и истекающихъ изъ существа самаго нашего быта?

Сельское хозяйство — главнъйшій промысель Россіи — доставляетъ конечно болье хльба чымь оно доставляло лётъ пятьдесятъ тому назадъ; но производить ли оно столько, не говорю, сколько оно могло бы его производить, но сколько намъ необходимо на удовлетворение нашихъ потребностей? Трудно на это отвъчать утвердительно: неурожаи становятся у насъ явленіемъ все чаще и чаще повторяющимся; и это естественно: мы распахиваемъ луга и лъса; не оставляемъ въ покот и прежнія похатныя земли; а удобриваемъ ихъ весьма мало; и ведемъ, какъ говорится, хищническую ихъ разработку. А это происходить отъ чего? Отъ того, что занимаются воздёлываніемъ земли преимущественно крестьяне и люди, которыхъ крайность приковываетъ къ деревнъ; что и тъ и другіе ведуть свои хозяйства кое-какъ, по стародавнимъ обычаямъ, не влагая въ первыя необходимаго капитала и не измѣняя послъднихъ введеніемъ разумныхъ и опытомъ уже утвержденныхъ улучшеній; что новые пріобрѣтатели земель, распродаваемыхъ дворянствомъ, люди большею частью изъ купечества, думаютъ только о томъ, какъ бы поскоръе получать проценты на затраченный при покупкъ капиталь, а потому они или отдаютъ свои пашни ежегодно въ наемъ или сами ежегодно собирають съ нихъ урожаи, не давая

полямъ отдыха и ихъ вовсе не удобряя; наконецъ отъ того, что люди, которые могли бы всего болъе содъйствовать, и дъломъ и словомъ, къ улучшенію сельского хозяйства, отвлечены отъ него занятіями по государственной и общественной службъ или по разнымъ промышленнымъ и торговымъ обществамъ. А почему, спокойной и здоровой жизни въ деревнъ и върнымъ хотя и умъреннымъ сельско-хозяйственнымъ добывкамъ, землевладѣльцы предпочитаютъ жизнь городскую, исполненную суеть и треволненій, и выручки, иногда огромныя, но очень часто ведущія къ полному разоренію? Почему служба государственная, сопряженная у насъ съ утратою самостоятельности и нравственной свободы, предпочитается дъятельности частной, независимой, сохраняющей за человѣкомъ возможность дѣйствовать по внушеніямъ своего ума и своей совъсти? Отъ чего все это происходить? Главнъйще отъ того, что у насъ все какъ-то ненормально: даны намъ земскія учрежденія, объщавшія намъ самоуправленіе, а между тъмъ зависимость ихъ отъ губернаторовъ все болье и болье усиливается; установленъ судъ, по закону самостоятельный, а на дълъ вполнъ зависимый отъ министерства юстиціи; лучшіе люди изъ насъ нуждаются, по степени своего развитія, въ нікоторой обеспеченности и личной и имущественной, а въ деревняхъ мы безпрестанно подъ дъйствіемъ произвола исправниковъ, становыхъ, даже сотскихъ; возбуждена въ насъ, европейскою жизнью, потребность въ некоторыхъ удобствахъ, а жизнь въ деревнъ ихъ почти вовсе не представляеть; и мы, съ горемъ, съ отчаяніемъ

въ душѣ, мечемся куда попало, имѣя въ виду только сегоднишній день и ни мало не думая о завтрашнемъ, или убитые существующею обстановкою, впадаемъ въ полное ко всему равнодушіе, миримся со всемъ насъ окружающимъ и безразлично отдаемъ себя тому, другому или третьему роду жизни, объщающему намъ безнужденный и удобный прожитокъ. Коренная же причина этаго нашего бъдственнаго положенія заключается въ томъ, что у насъ все неправильно, противуестественно, раздвоенно; что правительство стоитъ на Руси какъ-то особнякомъ и мы смотримъ на него какъ на нѣчто чуждое, вовсе съ нами не единое; что оно составлено изъ людей, въкующихъ на службъ, живущихъ въ отдаленной столицъ, постоянно утратившихъ всякія связи съ различными мѣстностями страны, и смотрящихъ на насъ, частныхъ людей, какъ на стадо овецъ или коровъ, которыхъ можно и должно стричь или доить, но о мнѣніи которыхъ нъть никакой надобности заботиться; что правительство имъетъ въ виду только имперію а не разнообразныя части, ее составляющія; что даже имперія часто изчезаетъ въ кипахъ бумагъ и въ водоворотъ личныхъ выгодъ и искательствъ тиы темъ сановниковъ и чиновниковъ; что финансовое управленіе имъетъ въ виду облагать что подъ руку попадается и извлекать деньги откуда легче и скоръе, поощряетъ всякого рода спекуляціи и вовсе не заботится о развити дъйствительныхъ богатствъ Россіи, на что нужно и больше времени и болъе тщательное изучение страны, ея мъстныхъ обстоятельствъ и свойствъ ея жителей. Вообще

у насъ, и въ частномъ и въ общественномъ и въ государственномъ быту, преимущественно строится на песчаной поверхности маловъденія и легкомыслія, а не на твердомъ материкъ знанія, труда и заботливости.

Промышленность и торговля у насъ развиваются, но не такъ, какъ бы имъ слъдовало развиваться, и какъ онъ развивались и развиваются въ другихъ странахъ. Эти двъ отрасли человъческой дъятельности долго были на Руси почти въ застоъ; онъ остаются, во многихъ своихъ видахъ, и по нынъ въ такомъ же положени; но въ нъкоторыхъ частяхъ — по постройкъ жельзныхъ дорогъ, по учрежденію банковъ, по устройству промышленныхъ и торговыхъ обществъ и пр. — мы, быстротою и дерзостью своихъ предпріятій, чуть-чуть не перещеголяли Парижа и даже Вѣны. Безъ гроша въ кармант и только съ отвагою въ душт и головь, мы составляемъ компаніи, стараемся извлечь изъ нихъ что можемъ, и затъмъ покидаемъ ихъ на произволъ судьбы. Состоятельность и честность въ денежныхъ дълахъ у насъ почти не существуютъ и ими мало дорожатъ. Обанкрутиться и разъ и два и десять разъ — считается ни почёмъ; нельзя торговать подъ своимъ именемъ, банкрутъ съ одинакою дерзостью, самоувъренностью и почётомъ, производитъ огромные обороты подъ именемъ жены, сына, даже посторонняго лица. У насъ менъе довъряють состоятельности и честности человъка, чъмъ его дерзости; громадныя прибыли на словахъ и большіе проценты, впередъ уплаченные, иміноть у насъ чарующее дъйствіе. Вследствіе этого, про-

мышленность и торговля развиваются у насъ не постепенно и не естественно, а скачками и часто вопреки здравому смыслу; отъ того и несостоятельностямъ въ денежномъ мірѣ, конца нѣтъ. въ будущемъ — въ недалекомъ будущемъ — грозитъ намъ кризисъ — кризисъ не хуже вънскаго, по милости котораго тысячи предпріятій лопнули, десятки тысячь семействъ пошли по міру и, во всей австрійской финансовой сферф, произошло стра-А что главною причиною ташное растройство. каго ненормальнаго развитія у насъ и промышленности и торговли? Причина тому не одна, а ихъ много и очень много: и наща прирожденная отвага, и малое развитіе у насъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, и быстрое наше вступленіе въ кругъ европейскихъ спекуляцій и пр. пр.; но наше финансовое управленіе въ этомъ дёлё также далеко не безвинно. Оно, въ своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ, не руководствовалось никакими постоянными, твердыми, на изучении мъстныхъ потребностей основанными правилами; а оно, по большей части, действовало по внушеніямъ чужихъ, легкомысленно принятыхъ мнёній и на основаніи свёденій и соображеній чуждыхъ нашей странъ. Такъ вдругъ оно вздумало было возстановить ценность рубля, но, чрезъ нъсколько мъсяцевъ, оно убъдилось что средства его на то недостаточны, и истративши около ста миліоновъ, должно было отказаться отъ предпринятаго дела. Такъ, отменивши винные откупа и принявши въ главную основу винной торговли, начало свободы, оно удержало чиновничій надзоръ за крипостью продаваемыхъ напитковъ; а теперь, въ Петербургъ и Москвъ, оно даже возстановило откупа и притомъ устроило ихъ въ самомъ странномъ, въ самомъ вредномъ видъ: питейныя заведенія не могуть пом'єщаться на площадяхъ и большихъ улицахъ, гдъ и полиція и обыватели могутъ за ними имъть надзоръ, а эти заведенія должны находиться въ разныхъ захалустьяхъ, куда рѣдко заглядываютъ полиція и порядочные люди, гдѣ пьянство можетъ развиваться на полной свободь, и гдь грабежи и другія насильства могуть производиться безъ всякой помѣхи. Такъ Богъ вѣсть сколько разъ измёнялись способы концессій на жельзныя дороги, и наконецъ пришли къ такому способу, котораго несостоятельность, до опыта, была очевидна, который доставиль результаты противуположные имъвшимся въ виду, и который не можетъ не уронить нашего финансоваго управленія въ глазахъ просвѣщеннаго міра. Такъ министерство финансовъ покровительствовало учреждению банковъ денежныхъ и поземельныхъ, городскихъ и земскихъ, компанейскихъ и взаимнокредитныхъ; это конечно заслуживаетъ одобрѣнія и похвалы; но бѣда та, что утвержденные уставы этихъ учрежденій мало гарантирують публику, что въ этихъ уставахъ имъются такія статьи, которыя дають банковымь правленіямъ возможность дъйствовать во вредъ прочному и разумному кредиту и только съ временною пользою для себя, и что гласность не такъ широко и твердо установлена для дъятельности банковъ, какъ того требуетъ польза банковаго дъла вообще. Такъ министерство финансовъ менње заботится о сокращеніи расходовъ чёмъ объ увеличеніи доходовъ, скорфе

соглашается на расходы сверхсметные, даже непроизводительные, чемъ на сметныя, часто необходимыя ватраты и вообще не хозяйственно распоряжается государственными сборами. Такъ Богъ въсть для чего оно усилаваетъ размѣнный фондъ, вновь выпуская въ тоже время огромную массу кредитныхъ билетовъ, которыхъ уже и безъ того у насъ излишекъ значительный. Такъ, въ предпринятомъ, совершенно необходимомъ и неотложномъ преобразованіи подушныхъ податей, это министерство дійствуетъ болъе чъмъ странно: ему слъдовало бы настаивать на скорбишемъ окончаніи этого діла, а оно довольствуется печатаніемъ трудовъ податной коммиссіи и какъ будто преднам вренно замедляетъ ходъ этого преобразованія. Однимъ словомъ, наше финансовое управление распоряжается, въ важнъйшихъ дълахъ своего въденія, словно ощупью, а не съ надлежащимъ сознаніемъ и постоянствомъ; оно болье поощряеть блестящія спекуляціи, чьмъ мелкія но прочныя предпріятія; и тімъ пагубно дъйствуетъ на развитие нашей промышленности и торговли.

Вообще наше государственное хозяйство еще сохранило много сходства съ прежними нашими помѣщичьими хозяйствами. Дворня была у насъ огромная; тунеядцовъ — тьма тьмущая; на балы, обѣды, экипажи, дамскіе наряды и другіе пустые расходы, тратили мы много денегъ; если у насъ ихъ недоставало, то мы писали къ управляющему, прикащику или бурмистру о томъ, чтобы продать что-либо или впередъ собрать оброкъ съ крестьянъ; если этотъ источникъ изсякалъ, то мы беззастѣнчиво

выдавали заемныя письма и расходовали эти деньги также легкомысленно какъ бы онв составляли свободные остатки отъ годовыхъ нашихъ доходовъ; но на улучшенія по хозяйству, на умноженіе скотоводства, на покупки машинъ и орудій и пр., у насъ никогда не было денегъ; эти расходы мы всегда откладывали до иныхъ, болве благопріятныхъ временъ, которыя почти никогда не наступали. Такимъ образомъ мы сводили кое-какъ концы съ концами и слыли людьма достаточными, даже богатыми. Никто насъ не учитывалъ; ни передъ къмъ мы не были отвътственны; однимъ словомъ мы жили спустя рукава полными барами. — Къ общему и крайнему прискорбію всёхъ искренно и глубоко преданныхъ своему Государю, столь много уже сдълавшему на пользу и славу нашего отечества, и одущевленному постояннымъ и горячимъ желаніемъ содбиствовать къ его благоденствію, - наше государственное хозяйство идетъ почти такъ, какъ прежде шли наши дворянскія хозяйства. Чиновникамъ и сановникамъ разнаго рода и званія, какъ звъздамъ на небъ, и числа нътъ; оклады имъ, по большей части, хотя и умъренпые, однако со включеніемъ въ счетъ разныхъ добавочныхъ и чрезвычайныхъ назначеній, они становятся и весьма значительными и крайне тяжелыми для народа; прямые налоги, правда, мало и медленно увеличиваются, но за то косвенные сборы растуть не по днямъ а по часамъ; при недостаткъ обыкновенныхъ доходовъ, наше финансовое управление не затрудняется обложениемъ будущихъ поколений, т. е. заключаетъ займы, несмотря на то, что мы нахо-

димся въ мирт со всемъ міромъ, и что мы тратимъ на улучшение путей сообщения не болье того, что и впоследствіи будеть и должно тратиться ежегодно на разные производительные расходы. Однимъ словомъ, бережливость и хозяйственность не составляють отличительныхъ свойствъ нашего финансоваго управленія. — Правда теперь обнародываются и смёты государственнымъ доходамъ и расходамъ, и отчетъ государственнаго контроля, за чтб мы обязаны великою благодарностью нашему Государю; но пользы отъ того мало. Намъренія Его - прекрасны; въ этомъ никто не сомнъвается; но исполнение ихъ, по милости бюрократи, таково, что эти благія предначертанія остаются тщетными. Сметы составляются каждымъ министерствомъ особо, не въ смыслъ общаго государственнаго хозяйства, а какъ будто каждое министерство было совершенно отдъльною единицею (status in statu): эти смёты сообщаются въ министерство финансовъ и государственный контроль, которые пишутъ на нихъ свои замъчанія; затъмъ все вносится въ департаментъ государственной экономіи, гдѣ засѣдають два моряка, одинь инженерь, одинь военный и двое гражданскихъ сановниковъ; ни одинъ изъ нихъ никогда не занимался финансовымъ дёломъ. Въ завершение всего, общая государственная смъта вносится въ общее собрание государственнаго совъта, гдъ, въ одно или два засъданія, все заканчивается и представляется на Высочайшее утвержденіе. При такомъ ходъ дъла, можетъ ли быть настоящее разсмотръніе государственной росписи? Обнародованіе ся удовлетворяєть наше любопытство; но пользы отъ этого мало или почти вовсе никакой. Внимательнаго, обстоятельнаго, собственнымъ интересомъ руководимаго и съ отвътственностью сопряженнаго разбора и обсужденія росписи необходимыхъ расходовъ и доходовъ — у насъ нътъ, и, при нынъшнихъ обстоятельствахъ, не можетъ и быть. — Что касается до дъйствій государственнаго контроля, то, въ началъ, т. е. при бытности покойнаго Татаринова государственнымъ контролеромъ, дъло было пошло какъ слъдовало — повъряли не одни цифры, но и самые расходы и приходы, по ихъ сущности; но послъ кончины этого истинно полезнаго государственнаго дъятеля, контроль превратился въ учрежденіе рто forma.

Въ прежнія времена, завъдывать финансами какъ и всякой другою частью государственнаго управленія — было нетрудно: діла были несложныя; крипостная зависимость сковывала всихъ и все; даже сомнение въ ея законности и мысль объ ея отмънъ считались проступками и подвергали отвътственности тъхъ, которые ихъ себъ дозволяли. Подъ сънью общаго молчанія и всякого рода влоупотребленій, которыми каждый старался пользоваться сколько могъ, дъла шли, такъ сказать, сами собою; оставалось только ихъ не задерживать и не измѣнять ихъ хода, внесеніемъ въ него какихъ либо реформаторских в затей. Помѣщикамъ, чиновнакамъ и въ особенности сановникамъ — житье было привольное; а о крестьянахъ, мѣщанахъ и другихъ подлыхъ людяхъ — кто же думалъ? Тогда къ администраціи почти никто не предьявляль никакихъ требованій; а если какія либо просьбы и жалобы

подавались, то старались по нимъ удовлетворять на основаніи любимаго русскаго правила: "грѣхъ пополамъ". Теперь обстоятельства совершенно измѣнились. Дѣла вообще чрезвычайно усложнились, запутались, и приняли совсемъ иный оборотъ; финансовыя же дъла въ особенности, какъ для людей самыя близкія и самыя чувствительныя и по существу своему самыя разнообразныя, подверглись особенно значительному измѣненію. Кредитъ, громадныя спекуляціи, сближеніе не только людей но и народовъ между собою, вздорожание почти всего, требование уравнительности при обложении податями, и пр. пр. — вотъ предметы, на которые прежде финансовыя управленія почти не обращали вниманія, и которые теперь требують, съ ихъ стороны, самаго обстоятельнаго изученія и самой бдительной заботливости. Теперь каждый вопросъ долженъ быть разсмотрѣнъ, обсужденъ и рѣщенъ не одностороние — въ видахъ пользы казны, а и съ соблюдениемъ интересовъ частныхъ лицъ. люди не расположены молчать и все переносить въ видъ насланій свыще; но они требують отъ правителей не только мудраго распорядка государственными дёлами, но и такого распорядка, который соотвътствоваль бы общимъ желаніямъ народа. Кто же теперь, на говорю одинь, но и окруженный сотнями совътниковъ и помощниковъ, поставленныхъ, какъ и онъ самъ, въ одностороннее положение распорядителей, не испытующих на себъ дъйствія этихъ распорядковъ, въ состояніи вести общія финансовыя дъла съ успъхомъ и съ обращениемъ надлежащаго вниманія на потребности страны и ея многочисленныхъ и разнообразныхъ жителей? Теперь дѣла вообще такъ устроились, что нѣтъ возможности не только ими руководить, но даже ихъ настоящимъ образомъ понимать безъ помощи и содѣйствія людей, прямо въ нихъ заинтересованныхъ. Теперь участіе страны въ производствѣ ея общихъ дѣлъ, чрезъ избранныхъ ею представителей, стало совершенно настоятельною необходимостью: и недобросовѣстно поступаютъ тѣ, которые взваливаютъ на себя и на чиновниковъ, ими же назначаемыхъ, веденіе общихъ дѣлъ, безъ содѣйствія самаго общества.

Наше министерство финансовъ, кажется, со-знаетъ эту потребность — эту необходимость. По крайней мъръ оно не поставляетъ никакихъ препятствій къ обсужденію въ печати различныхъ финансовыхъ вопросовъ; и надо отдать ему справедливость что, изъ всёхъ министерствъ, оно одно не возбудило никакихъ судебныхъ и административныхъ дёлъ противъ печати за обсуждение и даже за порицаніе мъръ, имъ принятыхъ. Не думаемъ чтобы это снисхождение къ печати имъло источникомъ равнодушіе или малое уваженіе къ ея словамъ; но полагаемъ что человъкъ, поставленный во главь финансоваго управленія, самъ видить пользу общественнаго обсужденія финансовыхъ мъропріятій, и что только у него не достаетъ мужества прямо посмотръть въ глаза предстоящимъ намъ трудностямъ и опасностямъ, объяснить настоящее положение дълъ, и доказать что, при нынъшнихъ обстоятельствахъ, при крайне критическомъ состояніи частныхъ, общественныхъ и государственныхъ

финансовых в дель, одностороннее бюрократическое ихъ веденіе не соотвътствуеть болье потребностямъ нашего времени и нашей страны; что, съ отмъною крыпостной зависимости людей отъ ихъ владъльцевъ, неминуемо раскръщощение ихъ и въ другихъ отношеніяхъ; что содъйствіе всего общества къ высвобожденію изъ пучины, въ которой мы обрътаемся, совершенно необходимо; что тягости, налагаемыя теперь на гражданъ могутъ быть переносимы только при собственномъ убъждении въ ихъ неизбъжности; что умъ и совъты всей интелигенціи страны непремённо должны быть вызваны; и что гласность дъйствительная а не оффиціальная и не оффиціозная, которой плохо върять, имъетъ быть положена въ основу веденія нашего государственнаго хозяйства.

Дай Богъ чтобы скорве вникли въ настоящее положение нашихъ финансовыхъ двлъ и чтобы принять. были надлежащия мвры къ ихъ устройству прежде, чвмъ грустныя события откроютъ ту бездну, на обманчивой поверхности которой мы теперь беззаботно дремлемъ.

## Наше положеніе въ иъкоторыхъ другихъ отношеніяхъ.

Мы уже видъли что тяжело, бъдственно наше положение въ отношенияхъ: общественно-гражданскомъ, въ административномъ, въ судебномъ и въ финансовомъ но не легко наше положение и въ нъкоторыхъ другихъ отношенияхъ, а именню: по воспитанию дътей и по принадлежности нашей къ церкви — отношенияхъ весьма существенныхъ и для насъ особенно чувствительныхъ.

Учебное дѣло является преимущественно въ трехъ видахъ: въ первоначальныхъ школахъ, въ среднихъ и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ первоначальныхъ школахъ образованіе идетъ у насъ и слабо и малоуспѣшно; но, до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, не было ему дано никакого ложнаго, вреднаго направленія, и оно не сдвинуто съ естественной своей почвы. Издано было въ 1864 году, Положеніе объ этихъ школахъ; попеченіе объ нихъ было возложено на городскія и сельскія общества и на земство вообще: правительство же удерживало за собою только то, что

следовало и что необходимо было ему удержать — а именно: надзоръ за этими училищами. Хотя Положение о народныхъ школахъ составлено было и весьма немудро и неполно; хотя составъ губернскихъ училищныхъ совътовъ оказывался весьма неудовлетворительнымъ; хотя земство, въ первые годы своей деятельности, весьма слабо занималось учебнымъ дъломъ; однако оно подвигалось конечно не быстро и не блестяще, но за то естественно и правильно: крестьяне перестали противиться учрежденію школь и даже начали сами изъявлять готовность жертвовать, облагать себя сборомъ въ пользу училищъ\*); а городскія общества учреждаютъ у себя не только первоначальныя, но даже и реальныя школы; въ земскихъ же собраніяхъ, вопросъ о народномъ образованіи, въ послёдніе годы, выдвинулся на первую очередь. Нёкоторые гласные и даже некоторыя земскія собранія, быть можеть, и скрын сердце, содыйствують къ устройству и поддержанію школь; но темь не менье и они под-

<sup>•)</sup> Школы, насильственно учрежденныя въ казенныхъ селеніяхъ стараніями министерства государственныхъ имуществъ, послужили не на пользу просвъщенія а ему во вредъ: гораздо легче убъдить, на открытіе школъ, селенія помъщичьних крестьянъ, у которыхъ не было щколъ, чъмъ селенія казенныя, гдъ таковыя прежде существовали. Какъ только эти селенія вышли изъ подъ опеки администраціи, то однимъ изъ первыхъ ихъ дъйствій было — закрытіе школъ, у нихъ существовавшихъ; и только теперь, по истеченіи почти десяти лѣть, они начинаютъ подаваться на возстановленіе училищъ. Всякія навязанныя благодъянія не подвигаютъ дъта впередъ; напротихъ того, они его задерживаютъ и роняютъ. Въ этомъ, къ сожальнію, недостаточно убъждены не только гг. чиновники, но и многіе частные люди; а между тѣмъ, это — истина непреложная.

дались общему настроенію и стали заботиться о распространеніи грамотности въ народъ. пробудились долго дремавшіе уёздные училищные совъты; и мертвенность осталась удъломъ только губернскихъ училищныхъ совътовъ, гдъ предсъдательствоваль архіерей и быль вице-президентомъ губернаторъ. Эти последние советы ни чемъ оживлены быть не могли и требовали кореннаго преобразованія. Еслибы правительство отраничилось, въ настоящее время, измѣненіемъ состава этихъ совътовъ и увеличениемъ числа помощниковъ губернскихъ инспекторовъ, со вмѣненіемъ имъ въ обязанность участвовать въ засъданіяхъ уъздныхъ училищныхъ совътовъ; и еслибы оставленъ былъ за земствомъ полный просторъ для его, въ этомъ отношеніи, д'ятельности; то діло народнаго образованія въ первоначальныхъ школахъ пошло бы успѣшно, правильно и безъ отягощенія государственной росписи безполезными расходами. Но теперь дёло должно, кажется, остановиться или принять ложное направленіе. Высочайшимъ рескриптомъ отъ 25 декабря 1873 года, на имя министра народнаго просвещенія, дворянство призывается стать на стражу по наблюденію за первоначальными школыми, и тъмъ самымъ дълается косвенный, но весьма ясный укоръ земству въ томъ, что оно не умъло или не хотъло надлежащимъ образомъ заняться этимъ дѣломъ. Положение о начальныхъ народныхъ школахъ, утвержденное 25 мая сего года. осуществляеть эти предположенія. У вздные предводители дворянства призываются быть предсёда-

телями убедныхъ училищныхъ совътовъ, а губернскіе предводители — предсъдателями губернскихъ училищныхъ совътовъ. На эти преобразованныя учрежденія возлагается обязаность изысканія и -обсужденія способовъ для открытія новыхъ народныхъ щколъ и для улучшенія существующихъ училищъ. Желательно знать, какъ эти советы приступять къ исполнению возложенной на нихъ задачи, и откуда они возымутъ деньги на устройство и поддержание школъ? Едва ли земства, почти устраненныя отъ обязаности попеченія о нихъ, будутъ ассигновывать суммы на этотъ предметъ. До сихъ поръ убздные училищные совъты состояли почти исключительно изъ гласныхъ земскаго собранія; ибо почти всь попечители первоначальных школь были гласными и представлялись уфэдными совътами въ члены оныхъ, утверждались въ этомъ званіи губернскимъ советомъ и пользовались въ засъданіяхъ увздныхъ совътовъ полнымъ голосомъ. А председателями этихъ учрежденій избирались ими самими лица, особенно заботившіяся о народномъ образованіи въ ужэдж и имжишія въ ужэдномъ собраніи особенно въскій голосъ. Такимъ образомъ увздный училищный совыть быль такъ сказать отдёломъ земскаго собранія, составленнымъ изъ лучшихъ и самыхъ просвъщенныхъ людей; и потому земства довъряли училищнымъ совътамъ, въ полное ихъ распоряжение, деньги ассигнуемыя на школы, обязывая ихъ только представлениемъ отчета въ употребленныхъ суммахъ; а совъты распоряжались ими почти неограниченно, имъя въ виду только лользу дёла. Едва ли земства будуть имёть къ

преобразованнымъ училищнымъ совътамъ такое неограниченное довъріе; едва ли и казна будеть имъ отпускать деньги въ потребномъ количествъ и притомъ безъ предварительнаго, точно опредъленнаго ихъ употребленія. А между темь, нужды сельскихъ школъ весьма различны и заранже трудно ихъ опредълить: нужно помочь тутъ въ постройкъ или переделка школы, тамъ въ содержании учителя или въ снабжении школъ учебными пособіями; въ иномъ случав достаточно дать 30 а въ другомъ, необходимо дать и 200 и 300 рублей. Върное опредъление какъ рода такъ и количества необходимыхъ для школь пособій, доступно только людямь земскимь, и притомъ не за годъ или за полгода впередъ, а тотчась, при востребованіи обстоятельствъ. Дорога помощь — во время; съ толкомъ данный рубль полезнъе десяти, данныхъ не кстати. — Да и самое наблюдение за школами къмъ можетъ быть производимо лучше, какъ не мѣстными земскими людьми? Инспекторы отъ правительства, люди въ педагогическомъ смыслѣ образованные, полезны и необходимы; въ надзоръ такого рода повсъмъстно ощущался недостатокъ и чувствовалась потребность. А потому дъятельность этихъ чиновниковъ слѣдовало ограничить надзоромъ, а не поручать имъ полнаго завъдованія учебною частью въ школахъ, какъ то сдълано ст. 20-ю новаго Положенія; кто же теперь изъ попечителей или изъ членовъ училищнаго совъта приметъ на себя завъдование одною хозяйственною частью школь? Развѣ кто либо изъ медалей или крестиковъ? Но такіе попечители едва ли желательны. Правительство, по-

ручая директорамъ и инспекторамъ завъдываніе учебною частью въ школахъ, а не одинъ за нею надзоръ, взвалило на себя тяжкую обязаность и страшную отвътственность. Число школъ въ губерніи теперь простирается отъ 300 до 500; оно должно удвоиться, утроиться, удесятериться; какъ же оно исполнить эту обязаность? Какъ оно будетъ наблюдать за дъятельностью своихъ агентовъ по всему громадному пространству имперіи? Новымъ Положеніемъ наблюденіе за школами, въ нравственномъ отношеніи, возложено на дворянство; но развѣ оно не составляетъ части земства, и притомъ части самой существенной и по числу и по своему вліянію въ земскихъ собраніяхъ? Развѣ въ училищныхъ совътахъ до сихъ поръ не засъдали и не председательствовали почти исключительно дворяне? Кому же теперь передается наблюдение ва школами и веденіе школьнаго д'вла? Разумъется тъмъ же дворянамъ, но дворянамъ въ обезсиленномъ видъ, т. е. не какъ гласнымъ земства. а имъ, какъ членамъ такого сословія, которое у насъ никогда сильно не было и которое теперь почти перестало существовать. По преимуществу наблюдение за первоначальнымъ народнымъ образованіемъ поручается уёзднымъ и губернскимъ предводителямъ дворянства, которые конечно, по больщей части, люди хорошіе, но они избираются для особенныхъ сословныхъ обязяностей, а вовсе не съ цёлью слёдить за школами и заботиться объ ихъ преуспънніи. Довольно плохо они исполняютъ свои обязаности, руководителей земскихъ собраній; надо полагать что они еще мене будуть соответствовать той новой задачѣ, которая на нихъ возложена. Одна статьа (41-ая) новаго Положенія просто забавна: въ Петербургѣ думаютъ, что найдутся дворяне, которые согласятся быть помощниками предводителей по школьному дѣлу, безъ права дѣлать какія либо распоряженія по школамъ и только съ правомъ почтительно сообщать предводителямъ свои замѣчанія и предположенія. Мы съ трудомъ и не малымъ, отъискиваемъ лица, соглашающіяся быть предводителями дворянства; кто жепойдеть къ нимъ въ помощники такого рода?

А для чего въ новомъ Положеніи произведено такое изменение — т. е. для чего дворянство выдвинуто впередъ земства? — Конечно не изъ любви къ народному образованію, ибо слишкомъ ясно что дворянство туть ничего сдёлать не можеть. Въ дълъ умноженія и улучшенія школь великую силу имѣють — деньги. Дворянство самоихъ не дастъ; земство теперь будетъ еще скупъе; а казна едва ли въ состояніи покрывать всё расходы по первоначальнымъ школамъ. Следовательно чемъ же дворянство будеть двигать впередъ народное образованіе? Какъ будеть оно и наблюдать за школами? Да гдѣ дворяе — не члены земства или не дорожащіе своею къ нему принадлежностью? Такіе дворяне конечно имѣются, но едва ли они будутъ полезны въ дълъ народнаго образованія\*). Пе-

<sup>\*)</sup> Я знаю дворянъ, которые, въ первое трехлѣтіе, были избраны гласными, но они этимъ обидились и сказали: "съ чего взяли что мы согласимся сидѣть рядомъ съ мужиками; они глупы и дики, и отъ нихъ сильно воняетъ." А на счетъ народнаго образованія, они изъясняются: "Мужикамъ нужны не школы а розги, не учителя а фельдфебели и вахмистры, которые бы ихъ хоро-

редача дворянству надзора за школами, въ укоръ земству, предположена и произведена ни по чему другому, какъ по ненависти къ земству и по приверженности къ позаимствованной у запада мысли Къ прискорбію людей, истинно о дворянствѣ. любящихъ свое отечество, эти два чувства преобладають теперь въ высшихъ слояхъ администраціи, и тамъ думаютъ, что необходимо по возможности ограничивать и ослаблять земство, и усиливать — возвеличивать дворянство. Но развѣ возложеніемъ обязанностей можно достигнуть послёдняго? Обязаности безъ дъйствительныхъ правъ, а сіи последнія безъ внутренней силы лица, ихъ пріемлющаго — пустыя слова. Права и средства признаются и утвержаются, когда они действительно существують; но создавать ихъ — вызывать ихъ къ жизни вопреки естественному ходу вещей не во власти человъческой. Дворяне могутъ и должны быть, въ земствъ, самыми могущественными его членами; и просвъщение и достатки обезпечиваютъ имъ такое положение; но въ дворянствъ, какъ сословіи, они никакой силы имъть не могутъ, потому что безъ почвы ничего произростать не можетъ, а какая же почва подъ дворянствомъ? Прежде оно такую имёло во владёніи крёпостными людьми; съ отмѣною этого права, дворянство едѣлалось учрежденіемъ безпочвеннымъ и потому осужденнымъ на упраздненіе. Теперь ничъмъ его оживить нельзя, и

шенько пробирали. Лучшіе дворяне вошли въ составъ земства и съ нимъ слились; неужель на поддонки этого сословія Правительство разсчитываетъ для надзора за школами и для улучшенія ихъ въ нравственномъ отношеніи?

оно должно, не упуская времени, слиться съ земствомъ и стать во главѣ его. Если нѣкоторые предводители дворянства имѣютъ, въ земскихъ собраніяхъ, силу и вліяніе, то это на столько, на сколько они умѣютъ уничтожать въ себѣ принадлежность къ отдѣльному сословію и проникаться интересами и воззрѣніями общими земству.

Грустно, что дёло народнаго образованія въ первоначальныхъ школахъ, которое было двинулось впередъ и стало предметомъ особенной заботливости земства и городовъ, осуждено вновь на застой, и должно, въ непродолжительномъ времени, снова подвергнуться дёйствію административной стряпни. Это вновь изданное Положеніе, по своей оригинальности и безплодности, не далеко за собою оставляетъ опытъ недавно произведенной казенной подписки на устройство желёзныхъ дорогъ. Дай Богъ чтобы скоре убедились въ несотвятственности мёры къ заявленной цёли, и чтобы поспешили вновь передать школьное дёло земству, которое одно можетъ его вести успешно и къ общему благу.

Наши среднія учебныя заведенія находятся въ самомъ грустномъ, почти въ отчаянномъ положеніи. Западное доктринерство, съ помощью бюрократіи, преобразовало ихъ такъ, что они могутъ служить только къ притупленію, а вовсе не къ развитію юношества. Латынь и греческій языкъ такъ поставлены, какъ будто въ нихъ заключается ключь ко всевъденію и орудіе къ безошибочному мышленію! Заставлять тратить по тринадцати часовъ въ недёлю на эти два языка и только по три

и по два часа на русскій языкъ и по восьми и девяти часовъ на всѣ прочія науки! Одно слѣпотствующее доктринерство и только безчувственная бюрократія могли рішиться на такое жертвоприношеніе! — Латинскій и гречестій языки полезны, необходимы для всякаго желающаго изъ литературы сдёлать преимущественное занятіе своей жизни. Желательно также чтобы люди образованные вообще были не чүжды знанію классической литературы. Но считать изучение этихъ языковъ единственнымъ или преимущественнымъ способомъ къ изощренію и упорядоченію способности мышленія; видъть въ знаніи этихъ языковъ и въ знакомствъ съ подлиниками древнихъ литературъ, непремънное условіе къ признанію человѣка общеобразованнымъ, и запирать двери университетовъ тъмъ, которые не представять свидётелствь въ хорошихъ успёхахъ по этимъ предметамъ — значитъ не понимать настоящаго значенія человіка вообще и Русскаго въ особенности, руководствоваться односторонними, съ чужаго голоса принятыми и вовсе неподходящими для насъ возэръніями, и легкомысленно ръшаться на определение того хода, которому должны следовать, при своемъ развитіи, умъ и духъ русскаго человъка. Латинскій языкъ для западныхъ народовъ имъетъ особенное значение: въ ихъ наръчіяхъ очень много словъ прямо взятыхъ изъ латинскаго языка; богослужение во всёхъ католическихъ земляхъ происходитъ на этомъ же языкъ; ихъ юриспруденція заняла свои главныя основанія изъ римскаго права. Для Француза, Нъмца, Англичанина не знать латинскаго языка почти тоже, что

для Русскаго не знать хоть одного изъ европейскихъ языковъ. Последнее знаніе для образованнаго Русскаго совершенно необходимо, ибо иначе отъ него будетъ скрытъ обильный источникъ современнаго общечеловъческаго просвъщенія. Знаніе же латинскаго языка для Русскаго полезно такъ, какъ и всякое другое дъйствительное знаніе; но можно быть отличнымъ государственнымъ челов комъ, полководцемъ, математикомъ, физикомъ, химикомъ и пр. т. е. быть вполнъ общеобразованнымъ человъкомъ и не имъть возможности читать въ подлиникъ ни Цицерона, ни Гораціи. Но почему Англичане, народъ по преимуществу практическій, происходящій отъ племени враждебнаго Римлянамъ, и живушій своею а не заимствованною жизнью, тщательно удерживають, въ своихъ учебныхъ заведеніяхъ, изученіе классическихъ языковъ и ихъ литературъ, и весьма дорожатъ успъхами учениковъ по этой части? Причинъ къ тому много. Во 1-хъ, обучение классическимъ языкамъ, какъ и всему остальному, въ Англіи, есть дёло свободное, а не подлевольное, какъ у насъ: тамъ можно, не зная латинскаго языка, быть не только мировымъ судьею, но и лордомъ-канцлеромъ, не только какимъ нибудь служащимъ въ министерствъ, но и первымъ министромъ; у насъ же нельзя поступить не-писцомъ въ гражданскую правительственную службу, не предъявивши свидътельства объ окончаніи курса наукъ въ какомъ либо по краиней мъръ среднемъ учебномъ завъденіи; у насъ чтобы не оставаться на военной службъ рядовымъ на долгій срокъ, необходимо представить такое же свидътельство. Я

вовсе не говорю противъ такого установленнаго у насъ порядка; онъ теперь еще необходимъ; но по этой именно причинъ слъдуетъ учебныя заведенія устроить такъ, чтобы они не возбуждали общаго неудовольствія и чтобы въ нихъ юношество не притуплялось, не развращалось, не искало исхода изъ жизни въ револьверъ, а напротивъ того, чтобы тамъ оно развивалось, улучшалось и нравственно украплялось.\*) Но какъ этого достигнуть, объ этомъ не мъсто здъсь распространяться, а върно только одно — не тъми средствами, которыя нынъ употребляются, а средствами совершенно имъ противуположными. — Во 2-хъ, въ Англіи, дорожатъ классичнымъ образованіемъ не во всёхъ слояхъ общества, а преимущественно въ томъ, который пользуется у насъ особенною любовью, и который у насъ не имъетъ себъ подобнаго. Смѣшны у насъ аристократическія требованія и похоти; следовало бы вникнуть хорошенько въ настоящій смыслъ англійскаго аристократизма и нашего быта, и разъ на всегда покончить съ этими, намъ совершенно несвойственными затъями, и утвердиться на своей дъйствительной почвъ. — Наконецъ въ 3-ихъ, въ Англіи удерживаютъ классическое образованіе въ школахъ еще потому, что Англичане вообще до крайности консервативны Они удерживаютъ парики на судьяхъ; королю или королевъ оффиціально подаютъ адрессы не иначе какъ коленопреклоненно;

<sup>\*)</sup> Не поразительна ли цифра учениковъ, удостоенныхъ въ 1872 году гимназическаго аттестата — 584 изъ 23,900 учавшихся въ гимназіяхъ? Какъ тутъ не впасть въ отчаяніе!

вступленіе лондонскаго лорда-маіора въ должность сопровождается самыми странными древними обычаями; однимъ словомъ, англичане безъ необходимости ничего не измѣняютъ, а необходимости въ этомъ нѣтъ, ибо всякій подчиняется обычаямъ на столько на сколько онъ желаетъ. Слѣд. гдѣ свобода имѣется дѣйствительная, тамъ многое можетъ быть терпимо, что не выносимо при ея отсутствіи.

Я вовсе не противъ изученія латинскаго и греческаго языковъ; самъ я ихъ въ свое время изучалъ и быль не плохимъ латинистомъ и элинистомъ; но я противъ классикоманіи, которая теперь господствуетъ въ нашемъ министерствъ народнаго просвъщения, и которая извращаеть весь ходъ средняго и высщаго народнаго образованія. Я за латинскихъ и греческихъ классиковъ; и вотъ почему я такъ сильно ополчаюсь противъ нынёшней системы ихъ изученія. Насильственно ничего добраго сдёлать нельзя: доставляйте всёмъ возможность выучаться чему кто желаеть; устанавливайте разумныя условія для поступленія на ту или другую службу; но за тъмъ предоставьте всякому полную свободу образовываться по своему усмотранію. Навязанныя благоданія происходять отъ излишней самоуваренности гг. благодътелей и пораждаютъ только неудовольствія и противудействіе въ облагодетельствуемыхъ.

Высшія наши учебныя заведенія — университеты, академіи и пр. также не улучшаются а ухудшаются: составъ профессоровъ, ихъ отношенія къ молодежи, дъятельность студентовъ и духъ въ средъ ихъ господствующій — словомъ все внушаетъ са-

мыя грустныя чувства. Правительство тратить деньги и увеличиваеть вознагражденія профессорамь; юноши стремятся въ эти святилища науки; а на дёлё выходить то, что профессорскія ваканціи по нёскольку лёть остаются не замёщенными, а студенты считають потеряннымь то время, которое они проводять въ аудиторіяхь. Значить, что въ уставё университетскомъ есть коренной недостатокь и на него слёдовало бы обратить полное вниманіе.

Теперь родители, имъющіе дътей отъ 8 до 20 лътняго возраста и желающіе дать имъ хорошее образованіе и развить ихъ нравственно, находятся въ крайнемъ затрудненіи. Домашнее воспитаніе, въ настоящее время, почти невозможно: а воспитаніе въ казенныхъ заведеніяхъ болье чемъ плохо. юноши не развиваются ни умственно, ни нрав-Несчастная классикоманія все болье и ственно. болъе овладъваетъ директорами и учителями учебныхъ заведеній, и проклиная въ душт это осльпленіе высшаго начальства, они, ради сохраненія своихъ мъстъ и въ видахъ полученія наградъ, усердно исполняють его волю, ставять двойки и единицы за латинскій и греческій языки и приводять тъмъ въ отчанніе учащуюся молодежь. Всмостритесь во внутренній порядокъ не только закрытыхъ, но и открытыхъ учебныхъ заведеній, и вы увидите что лицемъріе есть отличительное свойство не только учащихся но и учащихъ, что обманъ есть то орудіе, которымъ дёти и юноши принуждены особенно пользоваться въ отношении къ своимъ преподавателямъ и которымъ не пренебрегаютъ и послёдніе въ отношеній по своему начальству; что

самостоятельность и независимость въ характерѣ особенно преслѣдуются въ юношествѣ; и что на противъ того, услужливость и расположеніе къ слѣной покорности отличаются и поощряются. Блаженны люди, не имѣющіе дѣтей или имѣющіе ихъ въ возрастѣ уже ушедшемъ отъ господствующей въминистерствѣ народнаго просвѣщенія системы притупленія или искаженія юношества! Плохи люди 30 и 40 лѣтніе; каковыми же будутъ тѣ, которые нынѣ портятся въ учебныхъ заведеніяхъ! Что готовимъ мы для будущаго?

Положение наше, въ церковномъ отношении, болье чымь неудовлетворительно — оно быдственно. Чиновничій духъ, чиновничье властолюбіе и тщеславіе, чиновничьи ухватки овладёли всею нашею высшею іерархіею; а низшая превратилась въ простыхъ ремесленниковъ, которые исполняютъ свои обязанности какъ другіе портняжничають, шьють сапоги, т. е. только потому, что этимъ способомъ добываются деньги на прожитокъ, хотя и не безнужденный, однако не грозящій опасностью смерти отъ голода. Наши јерархи, хотя и монахи, отрѣкшіеся отъ міра сего, однако такъ дорожатъ крестами и лентами, что въ этомъ неуступаютъ самымъ ярымъ сановникамъ. Они такъ властолюбивы и мало человъчны, что обходятся съ подчиненнымъ ихъ духовенствомъ какъ, во время оно, обходились нъкоторые помъщики со своими кръпостными людьми. Они далеко и не чужды корыстолюбія: за освященіе церквей, за похороны и за другія священнодъйствія, они очень охотно беруть порядочныя суммы. По части формалистики и многописанія,

наши іерархи и ихъ консисторіи неуступаютъ свътскимъ присутственнымъ мъстамъ и даже едва ли ихъ не оставляють позади. За то, они мало заботятся о томъ, чтобы бълое духовенство и монастыри занимались духовнымъ уврачеваніемъ мірянъ. Монастыри, по большой части, служать у насъ не къ назиданію и къ соблазну народа; въ нихъ не благочестіе и любовъ къ ближшему обитають, а преобладають тунеядство и лицемъріе. Что же касается до бълаго духовенства, то оно служить объдни и молебны, исправляеть требы, за что старается взять какъ можно больше, и совершенно не печется о духовной паствъ. Вслъдствіе того, духовенство и не пользуется ни въ нижнихъ, ни въ среднихъ, ни въ высшихъ слояхъ народа, уваженіемъ и почетомъ. Напротивъ того, на языкъ каждаго крестьянина слово: Батька и съ живого и съ мертваго деретъ. Къ прискорбію истинно върующихъ, въ последнее время, встречаются и даже не редко, между священниками, люди вовсе невърующіе — Видъть совершение таинствъ чистые нигилисты. людьми невърующими; слышать какъ они, въ безцеремонной свётской бесёдё, за стаканомъ вина, легко говорять о совершаемых ими таинствахь; быть свидътелями ихъ образа жизни, всего менъе назидательной; все это служить къ уничтоженію и безъ того сильно поколебленной у насъ религіозности.

Конечно не вст іерархи и не вст священники таковы, какими мы ихъ изобразили; но, къ сожалтнію, изъ общаго правила исключеній не много; и если нигилисты, въ числт священниковъ, не составляютъ еще большинства, то число пастырей до-

брыхъ, пекущихся о своихъ овцахъ, чрезвычайно мало. И главная вина упадка у насъ религіозности заключается въ томъ, что церковь наша все болъе и болье становится казеннымъ учрежденіемъ, чуждымъ духа свободы и самосостоятельности. Думаютъ поддержать церковь запрещениемъ свободно разсуждать о догматахъ и обрядахъ; нътъ! этимъ средствомъ ее разрушаютъ, даютъ ходъ подпольнымъ противъ нея дъйствіямъ и разсужденіямъ, и роняютъ ея достоинство въ народномъ мнѣній. Истина сильна сама собою, безъ всякой посторонней поддержки. Она легко отразить всякія нападенія извив, лишь бы внутри ея было здорово, лишь бы не лишали ея того, что составляеть ея необходимую принадлежность — свободы. Безъ нея, церковь гибнетъ; она лишается всякой жизни и превращается въ обрядъ безъ всякаго значенія. Всякія внёшнія поддержки, охраненія и покровительства вредять церкви, и усиливають действія ея враговь и презрителей. Пора бы это понять. Отъ чего, въ католическихъ странахъ такъ, сильно невъріе и такъ распространена безнравственность? Отъ чего, въ протестантскихъ странахъ, и нравственность и религіозность стоятъ много выше чёмъ тамъ? Ясно что это отъ того, что въ католической церкви царить папское самовластіе, а въ протестантскихъ церквахъ допущена свобода обсужденія. Наша православная церковъ безусловно чужда католическаго рабства, и полная свобода для нея есть стихія необходимая; а потому все что вводить ограничение этой свободы, есть действіе не въ пользу а во вредъ церкви.

Многое еще хотълось бы сказать объ этомъ предметъ; но объ немъ надобно говорить или очень пространно или очень коротко. Не будучи въ силахъ исполнить первое, мы ограничиваемся общимъ изъяснениемъ нашихъ чувствъ и мыслей, предоставляя другимъ обстоятельно изложить то, что теперь въ душъ и въ умъ каждаго истинно върующего Русскаго.

Не можемъ однако пройти молчаніемъ одной мёры святейшаго синода, которою наносится великій вредъ церкви, возбуждаетъ во всей имперіи страшное неудовольствіе и служить поводомъ къ самымъ нелёнымъ толкамъ. Надо полагать, что чъмъ церковъ къ прихожанамъ ближе, тъмъ удобнъе для нихъ удовлетворение религиозныхъ потребностей, и что не приходы для причтовъ а послъдніе для первыхъ. Св. синодъ руководствовался, кажется, иными соображеніями при утвержденіи міры о сокращеніи числа приходовъ. Церкви давносуществавшія и къ которымъ прихожане были душевно привязаны, теперь зачисляются въ число заштатныхъ, и это въ видахъ улучшенія быта духовенства. Мудрено ли что въ народъ ходятъ слухи, что правительство дёлаеть это по внушенію нъмповъ и что имъютъ въ виду и вовсе уничтожить церкви. Эта мфра, никакою народною потребностью не вызванная, а на противъ идущая ей прямо въ разръзъ, возбуждаетъ въ народъ сильный ропотъ, и состоялась в роятно только потому что въ Петербургъ не знаютъ Россіи; что считаютъ посъщение для прихожанъ церкви, отдаленной отъ нихъ на нъсколько верстъ и притомъ

за ръчьками и оврагами, столько же удобнымъ сколько пройти или прокатиться по петербургскимъ тротуарамъ или мостовымъ, и пуще всего потому, что на берегахъ Невы пе понимаютъ чувства приверженности прихожанъ къ своей именно церкви.

Следовало бы еще говорить о нашемъ положеніи въ дипломатическомъ и военномъ отнощеніи; но мы отъ этого воздержимся. Мы ничего не скажемъ о первомъ, потому что намъ почти соверщенно неизвъстно состояние нашихъ сношений съ иностранными государствами. Наше министерство иностранныхъ дълъ намъ ничего по сему предмету не сообщаетъ, считая это, кажется, излишнимъ (съ чъмъ впрочемъ трудно и не согласиться); и мы кой-что узнаемъ объ этомъ только изъ иностранныхъ газетъ. Какъ этотъ источникъ весьма мутенъ, то мы и не ръшаемся, что либо говорить на основаніи св'єденій изъ него почерпнутыхъ. — Что же касается до нашего военнаго положенія, то реформа, въ-немъ происходящяя такъ значительна и такъ нова, что трудно что-либо положительнаго о ней сказать. Конечно главное начало, на которомъ она основана, т. е. распространение воинской повинности на всѣ сословія — вполнѣ разумно, справедливо и подлежало немедленному у насъ введенію; но самое приложеніе этого начала къ дълу могло и должно было устроиться у насъ иначе. Россія — не Пруссія первыхъ годовъ XIX столътія, обезсиленная и сокращенная Наполеономъ I, и обязанная тогда тъмъ или другимъ способомъ вооружить весь народъ и бороться за свое существование не на животъ а на смерть. Россія также — не нынъшняя Германская имперія, движимая отчасти національными чувствами а еще более жаждою господства и завоеваній, уже захватившая много чужаго, и потому вынужденная держать подъ ружьемъ огромныя полчищи. Россія, имфющая народонаселеніе въ 80 милліоновъ, обладающая пространствомъ земли слишкомъ въ 18 мил. квадр. верстъ или слишкомъ въ 370/т. квадрат. миль, вовсе не терваемая желаніемъ разширенія своихъ предёловъ, и обязанная защищаться почти только съ одной западной своей границы, могла бы не подражать другимъ европейскимъ государствамъ въ превращени своей страны въ военный лагерь. Мы въ состоянии устроить у себя общесословную военную повинность такъ, чтобы и обязательность доставляла правительству потребное число войновъ, и добрая воля облегчала народу отправление этой обременительной но необходимой повинности. Европа теперь изнемогаетъ подъ тяжестью содержанія и пополненія своихъ громадныхъ армій; но обстоятельства Германіи, Австріи, Италіи и Франціи таковы, что, подъ страхомъ смерти, онъ должны подчиниться этой тяжкой необходимости; тутъ понятны, разумны даже самыя изнурительныя жертвы. На не таково положеніе Россіи: мы, въ этомъ отношеніи какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, болѣе походимъ на Сѣвероамериканскіе Штаты чэмъ на европейскія государства. Конечно мы не за морями, но масса нашего народонаселенія и пространство нашихъ земель, стоять морей. Мы могли бы вполнъ охра-

нять границы, свое достоинство и свое вліяніе на Европу, не столько многочисленными арміями и еще болъе многочисленными резервами, сколько и еще болъе многочисленными резервами, сколько могуществомъ собственнаго сознанія своихъ внутреннихъ силъ. Жаль что Россія еще не усвоила себъ этого сознанія и упустила случай содъйствовать къ сокращенію европейскихъ полчищъ и тъмъ оказать благотворное вліяніе на Европу.

Когда-то перестанемъ мы идти на буксиръ Европы и жить чужимъ умомъ. Когда-то наконецъ поймемъ мы свое настоящее положеніе!

## VII.

## Нашъ частный бытъ.

Грустно все, что мы до сихъ поръ видъли и говорили; но грустнъе всего то, что мы имъемъ сказать о нашемъ частномъ бытъ. Да и могли ли бы наши отношенія общественныя, административныя, судебныя, финансовыя, учебныя и церковныя быть такими, какими они оказываются, еслибы нашъ частный бытъ не давалъ къ тому возможности и не служилъ, до нъкоторой степени, тому оправданіемъ.

Со всякимъ человѣкомъ обходяться такъ, какъ онъ того стоитъ, и всякій человѣкъ получаетъ то, что заслуживаетъ. Еслибы въ насъ были: самостоятельность, правдивость, строгая нравственность, настоящее просвѣщеніе и твердость въ вѣрѣ, то развѣ могли бы нами помыкать и съ нами поступать такъ, какъ то дѣлаютъ, въ отношеніи къ намъ, всѣ кто только имѣетъ у насъ какую либо власть.

Отъ чего же мы такими ничтожными существами?

Развѣ мы очень глупы? Нѣтъ! этого никакъ про насъ сказать нельзя. Мы смышлены, практичны и способны къ теоретическимъ обсужденіямъ. Даже иностранцы отдаютъ справедливость уму русскаго человѣка.

Или мы очень подлы? — Всмотритесь въ крестьянина, недавно вышедшаго изъ крепостной зависимости и ныне заседающаго въ земскомъ собрани рядомъ съ вами, и вы конечно убедитесь что въ Русскомъ человеке нетъ прирожденной подлости.

Или мы больно трусливы? Нѣтъ! нашъ солдатъ не разъ доказывалъ свою храбрость, свою отвагу и свою стойкость на полѣ битвъ и онъ, въ Европѣ и Азіи, пользуется доброю славою и общимъ уваженіемъ.

Чтожь развѣ мы уже очень лживы? Какъ сила только въ правдѣ, а если ея въ насъ нѣтъ, то наше безсиле вполнѣ понятно и заслуженно. Но и этаго про насъ безусловно сказать нельзя. По природѣ, мы вовсе не пристрастны ко лжи; правда, въ старые годы, была на Руси, да и теперь въ неискаженномъ Русскомъ она обрѣтается.

Что же наконецъ причиною нашей дрянности, въ существованіи которой, хотя и тяжело, а нельзя не сознаться?

Первоначальною причиною нашей дрянности было конечно то, что мы вышли изъ своей колеи и попали въ чужую, сперва въ одну, потомъ въ другую, третью, четвертую и такъ далъе. Но отъ чего же мы вышли изъ своей колеи? Неужель насъ къ тому приневолилъ Петръ Великій? Какъ великъ

онъ ни былъ, но онъ былъ одинъ, а насъ — милліоны. Следовательно, такое объясненіе явно неудовлетворительно; должны быть другія боле существенныя, боле действительныя причины нашего выхода изъ своей колеи.

Мы не предназначены быть Китайцами, Турками — народомъ-особнякомъ. Намъ суждено быть міровыми діятелями. Доброе ли, худое ли будеть наше вліяніе на ходъ человъчества — это покажетъ будущее; но несомивнио одно — что мы народъ міровый. Мы чувствовали что наша колея узка и что необходимо ее разширить. своимъ разнообразнымъ просвъщениемъ, поразилъ не одного Петра, но и его спутниковъ. Вызванные въ Россію иностранцы сообщили намъ много новаго, такаго, о чемъ прежде мы и не помышляли. Мы вообразили что, заимствуя у нихъ разныя открытія, изобрѣтенія, свѣденія, и обычаи, сдълаемся такими же просвъщенными и дъльными людьми какъ и они. Ослъпленные блескомъ европейской цивилизаціи, мы растерялись; стали кидаться и въ ту и въ другую сторону, и хватались чуть чуть не за все, думая въ каждой новизнъ обръсти то, что намъ требовалось. Въ такихъ поискахъ и позаимствованіяхъ, мы провели слишкомъ полтора вѣка, и совершенно сбились съ толка. Нѣкоторые, отъ времени до времени раздававшіеся голоса, призывали насъ къ размышленію и совътовали намъ опомниться и вдуматься въ наше прошедшее и настоящее; но на эти голоса большинство мало обращало вниманія и особеннымъ СЪ честило ихъ именемъ ретроградовъ. вольствомъ

Наконецъ пришли мы въ такое положение, что не знаемъ чему върить, чему учиться, куда стремиться, за что ухватиться и что дълать?

Прежде мы върили во все, что къ намъ приходило сперва изъ Франціи, а потомъ изъ Германіи. Мы были вольтеріанцами, приверженцами Руссо, Гелвеція и Локка (въ французскомъ переводъ), были Шеллингистами, Гегельянцами и последователями новъйшихъ нъмецкихъ мудрецовъ. были поклонниками Бенжамень-Констана. Рое-Коллара, Адама Смита (опять въ французскомъ переводъ), Прудона, и многихъ другихъ политическихъ писателей. Въ жизни, въ наукахъ и въ искуствахъ, мы принимали всв возможныя теоріи также легко, какъ после отъ нихъ и отказывались. Прежде это для насъ было очень удобно: мы на все смотръли глазами Франціи; за тъмъ Германія вставила намъ свои очки; а теперь Франція говорить одно, Германія— другое, Англія— третье, Америка— четвертое; а собственнаго зрънія и ума мы не изострили и потому находимся въ самомъ жалкомъ, въ самомъ бъдственномъ положении.

У насъ теперь сильно не невѣріе въ то или другое ученіе— не требованіе доводовъ къ утвержденію такихъ или иныхъ основныхъ началъ; противъ этихъ золъ можно было бы дѣйствовать возраженіями и доказательствами. Нашъ недугъ характера болѣе опаснаго: мы страдаемъ смертоноснымъ безвѣріемъ во все. Мы перестали вѣрить въ то или другое не потому что, изучивши предметъ или мнѣніе, мы убѣдились въ его несостоятельности, а только потому что такой или иный писатель въ Германіи

или Англіи, считаетъ такое знаніе или върованіе лишеннымъ основанія, и еще потому что, извърившись вовсе, мы съ жадностью хватаемъ всякія отрицанія. — Нашъ нигилизмъ совершенно особеннаго свойства: онъ не есть, какъ на западъ, слъдствіе долгихъ, хотя и ложно направленныхъ изученій и умствованій, и плодъ неправильно сложившагося тамъ общественнаго устройства; у насъ онъ вовсе не туземенъ; вътеръ его къ намъ занесъ, вътеръ его у насъ и распространяетъ. Наши нигиласты просто смёшны: ихъ возгласы, ихъ возраженія и утвержденія ни на чемъ не основаны; они выхватили отдёльныя отрицанія изъ какойнибудь иностранной книги, повторяютъ и усиливають ихъ до нелъпости, и смотрять на иномыслящихъ какъ на людей отсталыхъ, коснъющихъ въ старыхъ понятіяхъ и обычаяхъ. Одна изъ главныхъ причинъ распрастраненія, не скажу, этого ученія, ибо такимъ именемъ нельзя чествовать нашъ нигилизмъ, а этихъ толковъ, есть та, что они сообщаются тайно въ товарищескихъ бесъдахъ, не могуть обсуждаться гласно, и особенно привлекають прелестью запрещеннаго плода. Если бы гласность была у насъ нёсколько подёйствительнёе и пошире; еслибы за мнѣнія не лишали людей служебныхъ мъстъ и не подвергали ихъ нъкотораго рода острацизму; еслибы можно было печатно или изустно во всеуслышаніе возражать не противъ общихъ мъстъ нигилизма а противъ положительныхъ словъ такого или другаго лица; наконецъ еслибы такія нападенія на нигилистовъ не считались и дъйствительно не были почти доносами по третьему

отдѣленію, то наша нигилистическая пропаганда, ея мнѣнія и затѣи давно превратились бы въ ничто, изъ чего имъ не слѣдовало выходить и что составляетъ все ихъ существо. А теперь, по милости таинственности и преслѣдованій, нигилизмъ произвель въ головахъ, особенно молодежи, такой сумбуръ, что единственнымъ исходомъ изъ нею является выстрѣлъ изъ револьвера. Часто слышимъ и читаемъ мы въ газетахъ извѣстія о самоубійствахъ, особенно изъ среды юношей и лицъ до 30 лѣтняго возраста. Эти событія — не случайныя, а прямо истекающія изъ настоящаго нашего положенія; они — до высшей степени знаменательны.

Дъйствіе безвърія не заключается въ предълахъ нашего внутренняго душевнаго и умственнаго міра; оно, какъ иначе и быть не можетъ, заражаетъ и разъбдаетъ нашъ духъ и характеръ, переходитъ въ нашу внѣшнюю жизнь и ее вполнѣ искажаетъ. Гдѣ, въ средѣ нашихъ, хоть сколько набудь образованныхъ людей, характеры самостоятельные и стойкіе? А между темь, эти свойства составляють необходимую принадлежность человъка. У насъ не говорю — въ казенной служебной — но и въ общественной, даже въ частной средъ почти нътъ людей, какъ говорится, съ характеромъ. Уступки считаются лучшимъ средствомъ вести всякія діла; а между тъмъ, онъ, постепенно но неизбъжно, приводять людей туда, куда они конечно не думали зайти, и гдъ, очутившись, они оказываются лишенными даже способности почувствовать свое паденіе и отъ него ужаснуться. Уступки до крайности опасны: первая влечеть за собою вторую, а эта

третью, четвертую и такъ далье; и въ концъ концовъ изъ человъка настоящаго, т. е. честнаго и благороднаго, легко выходить подлець и чуть чуть не душегубецъ. Говорятъ, что безъ уступокъ обойтись нельзя — жить невозможно; но и безпрестанныя уступки уничтожають человака. Не даромъ говорится: я ему уступиль, а онъ на меня наступиль. Въ уступкахъ — мъра есть вещь самая важная; а мы вообще какъ то во всемъ плохо знаемъ мъру; и потому мы уступчивы до того, что собственно изъ насъ почти ничего не остается. Правдивость считатся, въ нашемъ такъ называемомъ образованномъ обществъ, оригинальностью — какимъ-то уродствомъ — свойствомъ, понятномъ въ человъкъ ничего неищущемъ и отказавшемся отъ всякой внъшней дѣятельности. Честность сдѣлалась у насъ такимъ неопредъленнымъ понятіемъ, что ее приписывають чуть чуть не всякому, а между тъмъ собственно честныхъ людей у насъ чрезычайно мало. Человъкъ солгалъ, не заплатилъ въ срокъ, обманулъ, воспользовался слабостью другаго, во эло употребиль довъріе къ нему другаго лица или общества или правительства, подличаетъ передъ власть предержащими — и несмотря на это, если только онъ не попался на самомъ дёль и за это не осужденъ, то онъ все таки остается у насъ честнымъ человѣкомъ, пользуется почетомъ и никому въ голову не приходить прекратить съ нимъ всякія снощенія. Что же касается до непоследовательности, до измёны своимъ убъжденіямъ, до перехода изъ либераловъ въ реакціонеры, въ преследователи всякихъ свободныхъ мивній, то такія явленія совершаются у насъ

ежедневно, и люди эти принимаются въ обществъ какъ будто они безчестнаго ничего не сдълали а только платье перемънили. Это наше равнодушіе въ нравственномъ отношеніи, заключаетъ въ себъ разгадку, почему съ нами обходятся вообще такъ безцеремонно и почему, кромъ бабыхъ толковъ, жалобъ и стоновъ, изъ насъ ничего не выходитъ.

Нельзя не признаться, что нравственность у насъ, особенно въ слояхъ народа, называемыхъ обществомъ, въ крайнемъ упадкъ. Семейнаго счастья почти болъе не встръчаешь. Супруги расходятся или хотя и живуть подъ одною кровлею, однако общаго между собою ничего не имъютъ, часто не потому что въ ихъ характерахъ оказываются какія либо непримиримыя свойства, а только потому что одинъ изъ нихъ или и оба, заразившись нигилистическими мненіями, считають бракь ни во что и всего болье дорожать какою-то странною другь отъ друга независимостью и отдёльностью. Родители, будучи сами по большей части ни въ чемъ не убъждены, не тверды, оставляють дътей своихъ на произволъ судьбы; а сіи последніе редко уважають своихъ родителей, какъ потому что, имъя еще въ душт и умт прирожденные человъку идеалы, видять какъ далеки отъ нихъ отцы и матери, такъ и потому что, подпадая подъ вліяніе нигилистическихъ принциповъ, они развращаются на новый ладъ и уже считають своихъ родителей людьми отсталыми отъ въка. Однимъ словомъ, семейный бытъ у насъ сильно поколебленъ и не представляетъ никакихъ твердыхъ основъ для развитія человъка вообще, а тъмъ еще менъе человъка-гражданина.

Частные люди, въ отношении къ общественнымь учрежденіямь, являются быть можеть, еще лучшими, чёмъ можно было ожидать. Конечно и туть наши недостатки весьма значительны: мало въ насъ преданности общему дълу, большой недостатокъ въ стойкости и выдержкъ, и вообще грустное равнодушие къ послъдствиямъ общественной дъятельности. Да это иначе и быть не можетъ: при внутренной дрянности и несостоятельности, можетъ ли человъкъ быть настоящимъ человъкомъ въ какомъ либо проявленіи своей жизни? По крайней мъръ, на поприщъ общественной дъятельности еще имъются дъятели усердные и безкорыстные; еще не насмъхаются надъ людьми, посвящающимися этому служенію. Происходить ли это отъ того, что дъло общественное у насъ еще ново или отъ того что оно заключаетъ въ себъ такую жизненность, которую не могла убить существующая наша обстановка — это ръшитъ время: но я склоненъ думать послъднее, и въ этомъ именно вижу залогъ нашей будущности.

Въ отношени къ правительству, мы являемся въ двухъ различныхъ видахъ: какъ частные люди, ему подчиненные, и какъ чиновники, т. е. составныя его части. Не знаю въ какомъ видѣ мы оказываемся худшими. И тутъ и тамъ нами руководствуетъ самое узкое, самое грубое себялюбіе. Отъ насъ требуютъ, намъ приказываютъ то или другое, и мы, не справляясь съ закономъ, хотя и въ состояни съ нимъ справиться, исполняемъ волю требующаго или приказывающаго, находя это для себя болѣе удобнымъ и спокойнымъ, чѣмъ входить въ

разговоръ или столкновение съ властью. Мы не умфемъ даже повиноваться съ достойнствомъ: исполнять всякое законное требование правительственныхъ лицъ есть обязанность всякаго гражданина; но мы, даже безъ нужды а такъ ради удовольствія, обходимъ законъ и, съ какою-то особенною рабскою готовностью, покоряемся произвольнымъ приказаніямъ начальства. Вслъдствіе такой нашей покорности, всякая власть не знаетъ границъ своему произволу, и если лица, могущія ее сдерживать, предпочитаютъ ей подчиняться, то что же дёлать остальнымъ. "Моя изба съ края" говорятъ почти всё; а потому вст избы оказываются съ края, и защиты нътъ ни для кого и ни отъ кого. Еслибы въ насъ было чувство законности; еслибы несправедливости насъ возмущали, и мы ощущали потребность поддерживать общественный порядокъ и защищать слабъйшихъ, то и наше собственное и другихъ по-ложеніе было бы иное, и власть предержащіе были бы иные и иначе они бы къ намъ относились.

Мы, какъ чиновники, являемся въ видъ, если можно, еще худшемъ. Уже мы не только попускаемъ совершение беззаконій и несправедливостей, а сами ихъ производимъ. Еще вчера, какъ частные люди, мы страдали отъ произвола, формалистики и бездушія чиновниковъ и охотно ихъ поругивали; а сегодни, надъвши вице-мундиръ, мы уже смотримъ на частныхъ людей не какъ на собратій, согражданъ, а какъ на матеріалъ, подлежащій дъйствію правительственнаго произвола и опеки, и бюрократическихъ формальностей и измышленій. Еще вчера, такой-то, бывши не служащимъ, разсуждалъ здраво,

зналъ многое досконально и дъйствовалъ порядочно: а сегодня онъ уже считаетъ себя умнъе plebs'а (народа), полагаетъ необходимымъ поддерживать и защищать всякое дъйствіе власти, особенно по своему въдомству — пещись о насъ, несовершеннолътнихъ и малоумныхъ, насъ просвъщать и, въ случав надобности, насъ и пристукивать. Это превращеніе человъка въ чиновника, сущность и принадлежности этого званія — могли бы служить темою для весьма забавной комедіи и предметомъ очень любопытнымъ для психологическаго изученія; но пока эти факты болъе чъмъ грустны.

Отъ чего государственная служба на Руси не есть, какъ въ другихъ странахъ, гражданскою обязанностью, которую всякій исполняетъ по мѣрѣ силъ и возможности, оставаясь вполн ѣгражданиномъ; а она есть ремесло, родъ жизни, которому кто разъ себя отдалъ, на немъ вѣкуетъ, перестаетъ быть не только гражданиномъ, по почти человѣкомъ и стоновится, если и не врагомъ страны, то существомъ, ея чуждающимся и ей чуждымъ? Отъ чего это происходитъ? Отъ того, что мы еще не граждане, еще не люди въ настоящмеъ смыслѣ этого слова, а какія то существа, не гнушающіяся прежнихъ порядковъ и не усвоившія себѣ чувствъ и понятій новой, для насъ открывающейся жизни.

Одна изъ главныхъ причинъ того безобразія, которое поражаетъ всякаго всматривающагося въ бытъ и дъйствія настныхъ людей и чиновниковъ на Руси, заключается въ томъ, что у насъ существовала кръпостная зависимость однихъ людей отъ другихт; что она въълась въ наши понятія и нравы;

и что, уничтоженная въ одномъ самомъ грубомъ видъ, она сохраняется, на Руси, во всъхъ своихъ остальных проявленіяхъ. Прежніе пом'єщики, т. е. ть, для которыхъ владьніе людьми было священнымъ правомъ ихъ сословія, признавали себя особеннымъ какимъ-то поколъніемъ, относились съ презрѣніемъ къ хамову отродію и позволяли себѣ касательно его все, что душѣ ихъ было угодно. Наши чиновники не далеко ушли отъ этихъ помѣщиковъ: они думаютъ что, съ вице-мундиромъ, существо ихъ преобразуется, что они пріобщаются къ самодержавію и что они должны быть совершенно иными, чёмъ они дотолё были. У насъ пристрастіе къ произволу таково, что мы рады ему подчиняться, лишь бы и намъ возможно было произвольничить надъ другими. Бытъ чиновника вовсе на радужнаго цвѣта; необходимо постоянно уничтожаться передъ начальникомъ, подчиняться его произволу и быть въ полной отъ него зависимости; а между тёмъ, всё безчисленныя служебныя мъста заняты, и просителей на могущія открыться ваканціи — тьма тьмущая. Люди, на Руси, вовсе не дорожать темь, что для человека всего драгоценне — индивидуальностью. Самое это понятіе у насъ такъ мало въ ходу и въ силъ, что еслибъ мы употребили для выраженія этой мысли русское слово "самость", то многимъ пришлось бы, пожалуй, отъискивать его въ словаръ Даля. Это есть ничто иное какъ слъдствіе прежней, далеко еще не изчезнувшей крѣпостной зависимости. Еслибы мы дъйствительно прониклись великою мыслыю, лежащею въ основъ совершенной реформы и исполни-

лись ея животворнымъ духомъ, то мы бы поняли что сдёланъ только первый шагь къ нашему возрожденію; что долгь каждаго изъ насъ, какъ частныхъ такъ и служащихъ людей, содъйствовать къ окончательной отмене всего остающагося въ нравахъ и учрежденіяхъ отъ крѣпостной зависимости; что мы обязаны ограничивать какъ свой собственный, такъ и чужой произволъ; и что равно недостойно самимъ имъ пользоваться и попускать, безъ протеста, чтобы другіе себъ его позволяли въ отношении какъ къ намъ, такъ и къ другимъ, особенно слабъйшимъ лицамъ. Къ великому прискорбію, въ исполненіе Положеній 19 февраля 1861 г., мы ограничились отдачею нашей земли исполу витсто прежней барщины, усиленнымъ поступленіемъ на казенную службу и устройствомъ колокольчиковъ у дверей вмъсто прежней лишней прислуги.

Да! грустенъ, подавляющъ нашъ частный бытъ! Неужель мы не въ состояни его измѣнить? Неужель въ насъ нѣтъ силъ и способностей бодро стать на ноги? Неужель наше положение безъисходно? — Этого конечно мы не думаемъ.

## VIII.

## Наша литература.

Литература народа есть, какъ говорится и какъ дъйствительно оказывается, върное выражение его положения въ умственномъ, нравственномъ и даже въ материяльномъ отношении. Мы просмотръли нашъ настоящий бытъ во всъхъ главнъйшихъ его проявленияхъ, и вынесли, изъ этого обзора, самыя тяжкия впечатления. Можетъ ли наша нынъшняя литература выражать что-либо иное?

Дъйствительно наша словесность находится въ самомъ жалкомъ положени: геніяльныхъ писателей, ни по какой части, у насъ нътъ ни одного; посредственность есть удълъ лучшихъ нашихъ сочинителей; самь замъчательные изъ нихъ теперь только дописываютъ; а новыхъ дарованій, объщающихъ что-либо значительное въ будущемъ, въ виду не имъется. Отличительныя черты нынъшней нашей печатной письменности: пошлость, повтореніе задовъ или чужихъ мнъній, перекладываніе изъ пустаго въ порожнее, попытка взъерошенія волосъ на лысой головъ, бездушіе, безмысліе. . . .

Но отъ чего же наша литература, въ послъд-

нее время, такъ жестоко упала?

При Пушкинъ, Жуковскомъ, Карамзинъ, Гоголь, Хомяковь и другихъ болье или мынье даровитыхъ писателяхъ, словесность наша жила и не проявляла особенной скудости русскаго ума и воображенія. Были для печатнаго слова весьма тяжкія времена; но, изъ подъ ножницъ и молотка Красовекихъ, изъ заграницы и въ рукописныхъ копіяхъ, выходили сочиненія, которыя оживляли русскихъ людей, заставляли ихъ призодумываться и разшевеливали въ нихъ духъ, умъ и чувство. Великая реформа, совершившаяся въ 1858—1861 годахъ, до того пробудила дремавшія умственныя силы Россіи, что мы было возмечтали о наступленіи для нашей словесности новой, особенно плодотворной эпохи. Газеты, журналы, даже книги прониклись интересами зарождавщейся гражданской дъятельности, и стали уже не повтореніемъ того, что печаталось за границею и въ нашихъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а живымъ отраженіемъ того, что творилось какъ въ центръ, такъ и въ различныхъ местностяхъ нашего государства. Указъ 6 апрыля 1865 года, нысколько разшириль законные предълы гласности: намъ разръшено было говорить объ общихъ политическихъ вопросахъ, о распубликованныхъ правительственныхъ распоряженіяхъ и даже о злоупотребленіяхъ администрацій, но только съ тъмъ, чтобы, въ сочиненіяхъ объ этихъ предметахъ, "не заключались возбужденія къ неповиновенію законамъ, не оспоривалась обязательная ихъ сила и не употреблялись выраженія, оскорбительныя для установленных властей" (Мивн. Госуд. Совета 6-го апреля 1865 г. Отд. III ст. 16 § 4). Опубликование этого закона возбудило большія надежды, но не суждено былоимъ осуществиться. Этотъ указъ былъ, къ сожалънію, послёднимъ действіемъ правительства въ пользу свободы печати. Эпоха нѣкотораго раскрѣпленія узъ, сковывавшихъ у насъ эту свободу — была кратковременна: она блеснула какъ молнія среди темной ночи. Вскор'в правительство, словно раскаяваясь въ излишнихъ льготахъ, предоставленныхъ имъ печати (хотя русская печать, нельзя не сказать къ великой ея чести, воспользовалась ими въ весьма скромныхъ размѣрахъ), начало постепенно ограничивать гласность, сперва министерскими разъяснительными циркулярами, потомъразными исключительными мърами и наконецъ формальнымъ законодательнымъ порядкомъ. Министерство внутренныхъдъль было очень нескупо, въ отношении періодическихъ изданій, на воспрещенія розничной продажи, на предостереженія и даже на пріостановленія выпуска газетъ и журналовъ. Оно пользовалось этими правами, какъ говорится, всласть; но оно находило что этого ему еще мало. Единственнымъ обеспеченіемъ для печати отъ произвольныхъ стѣсненій со стороны администраціи, служить судь, хотя даже и безъ присяжныхъ засъдателей. Министерство внутренныхъ дёль исходатайствовало себё, въ май 1872 года, право, безъ суда и только съ утвержденія комитета министровъ, запрещать книги и журналы и предавать ихъ сожжению. — Въ разговорахъ и въ періодическихъ изданіяхъ естественно и неизбъжно сообщать слухи какъ о случающихся событіяхь такь и о техь вопросахь, которые поднимаются въ обществъ и въ правительственныхъ сферахъ, относительно измѣненій въ существующихъ законахъ или принятія какихъ либо общихъ административныхъ мъръ. Такія вольности не нравились накоторымъ сановникамъ и въ особенности среднимъ дѣлозаправителямъ, изготовлявшимъ проекты разныхъ законовъ и меропріятій; а потому, въ угоду имъ, въ 1873 году, утверждены мъры взысканій, съ періодическихъ изданій, за оглащеніе вопросовъ, не подлежащих до времени опубликованію. Любопытно было знать, гдё и какъ печати осведомляться о томъ, что "до время не подлежить опубликованію; а между тёмъ, за несоблюденіе этого постановленія, періодическія изданія подлежали весьма тяжкой карѣ — пріостановленію ихъ выпуска въ свёть на срокь до трехъ мѣсяцовъ? Это сомнѣніе не замедлило расъясниться: вошли въ обычай внушительные циркуляры министерства внутренныхъ дёлъ. Издатели газетъ и журналовъ стали приглашаться въ цензурные комитеты, и тамъ конфиденціально, не на бумагѣ а на словахъ, внушалось имъ, чтобы они о томъ или о другомъ воздерживались что-либо говорить. Такъ, между прочимъ, было имъ внушено чтобы они, до поры до времени, не сообщали свъденій и не пускались въ разсужденія — по какому, думаете, вопросу? по средне-азіятскому! Послѣ того, какъ голодъ въ Самарской губерніи сдёлался предметомъ заботъ всей Россіи, какъ учреждены были разные общественные и оффиціальные комитеты

для оказанія пособій нуждающимся въ продовольствіи, и какъ самимъ правительствомъ, въ этомъ смысль, были приняты разныя мьры — вдругь насланъ былъ, въ цензурные комитеты, циркуляръ, предписывающій имъ вмінить въ обязанность періодическимъ изданіямъ воздержаться отъ всякихъ толковъ о самарскомъ голодъ, какъ о такомъ предметь, который слишкомъ тревожить общественное Такъ, въ послъднее время, запрещено миѣніе. газетамъ и журналамъ говорить — о грекочніятскихъ дълахъ и о событіяхъ по этой части происходящихъ въ Привислянскомъ крав. — Хотя такіе и имъ подобные циркуляры и не въроятны, однако, по несчастію, они действительны — несомнѣнны. — Такимъ образомъ, на основании неотмененнаго закона отъ 6 апреля 1865 года, мы какъ будто имжемъ право говорить почти обо всемъ, но на дълъ оказывается, что намъ нельзя говорить почти ни о чемъ. Исключенія, разъясненія и дополненія уничтожили самое правило; а способъ его исполненія превратиль законь въ мертвую букву. — Были, въ цензурномъ отношении, тяжелыя времена для русской печати; но едва ли когда либо они были тяжче настоящихъ, и особенно съ тёхъ поръ какъ, во главу управленія по дёламъ печати, поставленъ литераторъ и бывшій либералъ. Замъчательно, что никто болье его не собиралъ и не печаталь куріозовь изъ исторіи нашей прежней цензуры; теперь онъ, кажется, поставилъ себъ задачею превзойти всёхъ своихъ предшественниковъ по части своевольнаго угнетенія печатнаго слова, и онъ неустанно хлопочеть о преумноженіи куріозовъ для будущаго историка цензуры въ Россіи. — Въ число сведеній, заслуживающихъ быть переданными потомству, нельзя не включить мудрыхъ распоряженій управленія по деламъ печати, предписывающихъ издаваемую въ Казани Волжско-Камскую газету и печатаемый въ Таганроге Азовскій Вестникъ — цензоровать въ Москве!

Замѣчательно и направленіе новѣйшей цензурной стратегіи: она мало обращаеть вниманія на нигилистическія и безнравственныя статьи и книги; по видимому, онъ считаются ею или безвредными или неопасными; но за то она направляеть всъ свои огни и подкопы противъ такихъ изданій, гдъ разработываются народные вопросы, гдв народности отводится подобающее ей мъсто, и гдъ стараются возбуждать и оживлять народныя понятія, чувства и върованія. Очевидно, что все народное очень не по сердцу теперешнему цензурному въдомству; и вследствие того, все изданія, печатающія статьи не въ его вкусъ, подвергаются всъвозможнымъ стъсненіямъ и преслѣдованіямъ. Такъ "Бесѣда", издававшаяся г. Юрьевымъ, въ духъ русскомъ, совершенно православномъ и строго нравственномъ, испытала на себъ всъ жестокости цензурнаго начальства: двъ ея книги были сожжены и третья избъгла этой участи только во уважение того, что журналь закрывался, и только съ опущениемъ статьи, не понравившейся цензурной диктатурь\*). Можно бы указать много книгь и статей, написанныхъ въ ни-

<sup>\*)</sup> Любопытно, думаемъ, для читателя знать, какія статьи могли подвергнуть "Бесъду" такой тяжкой каръ. Онъ въроятно полагаетъ что въ нихъ или ръзко осуждались дъйствія верховной вла-

гилистическомъ направленіи, которыя не только не подверглись запрещенію или преслѣдованію, а напротивъ того, напечатаны съ одобренія цензуры; но опасаюсь тѣмъ сослужить службу по третьему отдѣленію.

Наше высшее цензурное начальство до того странно дёйствуеть относительно запрещенія и незапрещенія книгь, журналовь и газеть, и раздачи имь предостереженій и другихь отеческихь карь и наставленій, что едва ли кто, тщательно слѣдящій за выходящими произведеніями нашей литературы, въ состояніи теперь сказать, что можеть пройти безъ взысканія со стороны этого привередливаго вѣдомства, и что должно возбудить его раздражительность. Проходять, безъ всякихъ взысканій, статьи даже смѣлыя, и подвергають издателей наказаніямъ, часто весьма тяжкимъ, статьи вовсе невинныя. Очевидно, что не только понятія и вкусы

сти или возбуждался народъ къ неповиновенію или проповъдовались какія либо безбожныя или безнравственныя ученія. Натъ! ничего подобнаго въ этихъ статьяхъ не было. Въ одной изъ нихъ говорилось о чрезмірной строгости экзаменові віз классических в гимназіяхъ; и за это а не за что другое, сожженъ No. 7 "Бесъды". Другая статья, подвергшая такой же участи No. 9 тогоже журнала, содержала въ себт весьма благонамтренное и вполнт благоприличное изложение существующаго способа воспитания въ женскихъ институтахъ. Послъдняя статья такъ прекрасно написана, носить на себь такой отпечатокъ правдивости и такъ живо и разумно затрогиваетъ важный вопросъ женскаго воспитанія, что мы съ удовольствіемъ ее печатаемъ, въ виде приложенія, въ конце нашей книжки. Прочтеніе этой статьи полезно и въ томъ отношеніи, что оно даетъ понятіе о прозорливости и благонамъренности нашего высшаго цензурнаго начальства Считаемъ не лишнимъ удостовърить читателя, что мы печатаемъ эту статью, безъ всякихъ выпусковъ и измъненій, точно въ томъ видѣ, въ какомъ она была предана сожженію. — Й невъроятное бываетъ иногда върнымъ.

цензурнаго начальства измѣнчивы, но что оно пуще всего обращаетъ вниманіе на то, гдѣ и кѣмъ что печатается. Москва, въ этомъ отношеніи, никакъ не можетъ похвалиться особеннымъ къ себѣ благорасположеніемъ цензуры, хотя и тутъ имѣются лица, пользующіяся ея снисхожденіями. При такихъ обстоятельствахъ, кто уважающій себя, имѣющій свои твердыя убѣжденія и не желающій заискивать у цензурнаго начальства особенныхъ милостей, рѣшится теперь издавать газету или журналь?

Конечно еще существуетъ предварительная цензура, и, въ избъжание непріятностей и убытковъ отъ безцензурнаго печатанія, можно обращаться за ея одобреніемъ; но развѣ цензоры знаютъ, что можно и чего нельзя пропускать, а, при сомниніяхь, разви для нихъ не легче и не безопаснъе вымарывать какъ можно болье или цъликомъ запрещать статьи и книги? И за это нельзя на нихъ негодовать: имъ желательно удержаться на своихъ мъстахъ; а какъ они не имъютъ правилъ, руководящихъ ихъ при разсмотрѣніи представленныхъ имъ сочиненій, то они предпочитаютъ сдёлать лишнее въ смыслё пріятномъ для начальства, чёмъ недодёлать — лучше получить отъ него упрекъ въ излишкѣ рвенія, обезпечивающій имъ эпитеть благонадежныхъ и объщающій имъ впоследствіи чины, кресты и, пуще всего долговъчность въ званіи цензоровъ, чъмъ подвергать себя разнаго рода случайностямъ и, пожалуй, даже лишенію мъста, жизненнаго для нихъ вопроса. А возможны ли какія либо руководящія правила для цензоровъ? Не легко опредълять точно способы дъйствія физическихъ силь и направлять

ихъ къ достиженію желаемой цёли; много труднёе подчинять законамъ внёшнія действія дюдей и составлять приговоры о ихъ виновности, а потому мудрыя правительства предоставляють общественной совъсти, въ лицъ присяжныхъ засъдателей, произносить эти рашенія; но опредалять какія человъческія мижнія полезны или вредны, какія изъ нихъ следуетъ поощрять и какія — сдерживать или подавлять, какія виды сочинителя при изложеніи такихъ-то мыслей или при употребленіи такихъ-то словъ, какъ и куда следуетъ направлять общественное мижніе — все это такія задачи, которыя превышають силы и способности всякаго человъка и всякаго правительства. Наваливать на себя такія обязанности — значить выдавать себя за сердцевъдца, чуть-чуть не за Божественное Провидъніе, и осуждать свой народъ ни въчное дътство а себя, посреди европейскихъ государствъ, на безсиліе и безпомощность.

Странна, хотя и понятна боязнь гласности, одержащая еще нѣкоторыя правительства. Слава Богу, она почти изчезла въ Европѣ и печать тамъ уже не является какимъ-то всесокрушающимъ звѣремъ. Тамъ уже убѣдились, что печать на столько страшна, на сколько неправо правительство, и что напротивъ того, благонамѣренное правительство находитъ въ ней помощь и поддержку во всѣхъ его добрыхъ начинаніяхъ и усиліяхъ. Но, къ прискорбію людей благомыслящихъ и душею преданныхъ отечеству и великому своему Государю, боязнь печатнаго слова у насъ сильна и даже очень сильна. А между тѣмъ, разширеніе свободы печати, допу-

щенное закономъ 6 апръля 1865 года, не только не сопровождалось никакими безпорядками и не вызвало никакихъ дерзкихъ выходокъ со стороны пишущаго и печатающаго люда, но встречено было съ единодушною благодарностью и съ замъчательнымъ благоразуміемъ. Правительство нашло въ печати не противодъйствие благимъ, имъ предпринятымъ реформамъ, а полную, самую искреннюю въ нихъ поддержку. Но вскоръ бюрократія замьтила, что печать дъйствуеть болье въ духъ Высочайше утвержденных уставовъ и положеній, чёмъ сами люди, властью облеченные. Последніе почуяли для себя опасность, и какъ на моръ, при грозящемъ кораблекрушеніи, всё, безъ предварительнаго соглашенія, бросаются на работу для спасенія своего общаго вмъстилища, такъ бюрократія единодушно ринулась въ походъ противъ печати. Отождествляя себя съ верховною властью, бюрократія представила, нападки на ея действія, выходками противъ первой; истолковывала сочувствіе и содействіе печати къ осуществленію предпринятыхъ преобразованій, въ смыслѣ посягательствъ на самодержавіе, видѣла во всемъ какія-то опасныя заднія мысли и особенно вооружилась противъ всёхъ тёхъ мнёній и людей, которые не входили съ нею въ сдёлки и удерживали свою самостоятельность. Пошли доносы, преслѣдованія, запрещенія, усиленіе мѣръ полицейскихъ и карательныхъ и пр. пр. Теперь бюрократія достигла своей цёли: застращали кого требовалось, умолкли голоса самостоятельные и независимые и, по видимому, у насъ тишь да гладь, да Божья благодать. А на деле такъ ли?

Впрочемъ я вовсе не думаю, что мертвенность нашей литературы происходить исключительно оть дъйствій цензуры. Конечно она много къ тому содъйствовала и содъйствуеть; но такой огромной силы она и имъть не можетъ. Задерживать, придираться, стъснять и преслъдовать — вотъ ея способы дъйствія; но убивать живое, налагать печать молчанія на уста, иміющія что сказать отъ избытка души, и бороться съ дъйствительною силою — это цензурт не дано. Еслибы мы имъли что сообщать существеннаго; еслибы сильныя чувства насъ одержали; еслибы глубокое сознание истины насъ одушевляло; то никакая цензура не могла бы удержать наше слово и наше перо. Затрудненія, опасности и мученичества не препятствують заявленію, распространенію и утвержденію того, что люди считаютъ истиною и чего они преисполнены. Если теперь мы молчимъ и цензура легко съ нами справляется, то это происходить отъ того, что видно намъ нечего особенно важнаго и сказать.

Да стоитъ всмотрѣться въ издаваемыя книги, журналы и газеты, и нигдѣ нѣтъ ни одного капитальнаго сочиненія. Самое интересное изъ того, что мы тамъ находимъ, заключается въ запискахъ о царствованіяхъ Императрицы Екатерины II и Александра I, и о другихъ болѣе или мѣнѣе важныхъ событіяхъ нашей исторіи. Слѣдовательно, какъ преждевременные старики, мы уже живемъ въ прошедшемъ и утѣшаемъ себя воспоминаніями о прежней нашей дѣятельности. Все же что пишется о настоящемъ, о земскомъ дѣлѣ, о судебномъ производствѣ, объ учебномъ дѣлѣ, о промышленности,

о торговав и о другихъ важивишихъ предметахъ, такъ вяло, такъ поверхностно, такъ безжизненно, что прочитавши книгу или статъю, чувствуемъ что изъ нихъ ничего новаго мы не узнали и что никакой свъжей мысли они въ насъ не возбудили. Что же касается до философскихъ, строго научныхъ, общеполитическихъ вопросовъ, то тутъ повторяется только сказанное внъ Россіи а своего ничего не высказывается.

Изъ сказаннаго очевидно, что не одна цензура виновна въ упадкъ нашей словесности, но что главнъйшею того причиною — пустота нашего быта. Последняя заглушаеть, убиваеть всякія дарованія, не представляеть никакихъ живыхъ предметовъ къ обсужденію, не возбуждаетъ въ людяхъ высокихъ и глубокихъ чувствъ, усиленно просящихся наружу, и пуще всего погружаеть въ апатію отсутствіемъ всякихъ горячихъ в рованій и безпъльностью всякихъ усилій. Надобно дать справедливость нын шнему цензурному в вдомству, что оно мастерски и очень усердно пользуется общимъ упадкомъ духа на Руси. смотритъ сквозь пальцы на все, что можетъ искажать и разъедать нашъ быть; оно охотно попускаетъ печатаніе сочиненій безнравственныхъ и безвърныхъ; ему льготно въ ничтожествъ и пустозвонствъ нашей литературы; оно опасается пуще огня — всего того, что можетъ возбуждать и укрѣплять народныя силы, необходимыя и благотворныя для преуспъянія государства, но гибельныя для бюрократіи вообще и для цензурнаго въдомства въ особенности. Народность — это

льшій, который давить нашу цензуру и ей покоя не даеть. — Мудрено ли что, при пустоть нашей жизни вообще и при неусыпных усиліяхь цензуры лишать нашу литературу той почвы, безь которой она жить не можеть — мудрено ли что наша печать находится въ страшномъ упадкъ?

Этотъ упадокъ грустенъ самъ по себѣ — онъ грустенъ для всѣхъ людей благомыслящихъ — онъ не можетъ не быть грустнымъ для Государя, и въ особенности для такого Государя, который, для блага своего народа, совершилъ великія дѣла, и который, заботами о немъ, пріобрѣлъ искреннюю его любовь и неувядаемую славу въ исторіи. Дай Богъ только чтобы люди, выдающіе себя за самыхъ вѣрныхъ и усердныхъ Его слугъ, не сослужили Ему службу, болѣе вредную для Него и государства, чѣмъ всякія тайныя и явныя враждебныя дѣйствія, которыя у насъ безпочвенны и не могутъ имѣть успѣха.

## IX.

# Общій выводъ и заключеніе.

Изъ всего предъидущаго, какой общій выводъ им можемъ и должны сдълать?

Выводъ — самый грустный: наше положение тяжко, бъдственно не въ нъкоторыхъ а во всъхъ отношенияхъ.

Причины бёдственности нашего положенія хотя и многоразличны, однако онё всё истекають изъ одного и того же источника, а именно: изъ несоответствія настоящих наших бытовых условій тому быту, для котораю мы чувствуем себя предназначенными и къ которому сознательно и безсознательно мы стремимся.

Это несоотвътствіе главнъйше происходить отъ того, что правительство и значительное число людей болье или менье образованныхъ, ведутъ насъ туда, куда идти намъ не приходится и мы не желаемъ. Для достиженія своей цъли, они прибъгаютъ къ насиліямъ и постоянно встръчаютъ неудачи; мы страдаемъ отъ этихъ насилій и постоянно чув-

ствуемъ что памъ навязываютъ то, что намъ несвойственно и ненужно; отъ этого и тѣ и другіе раздражаются, все болѣе и болѣе недовольны другъ другомъ и своимъ положеніемъ.

Мы — народъ религіозный — православнорелигіозный, т. е. вѣрующій въ ученіе Христово при содѣйствіи разума и на основеніи полной духовной свободы; намъ даютъ какую-то казенную церковь съ первосвятелями-чиновниками, обвѣшанными знаками гражданскаго отличія, и съ свѣтскимъ духовенствомъ, рабствующимъ высшей іерархіи и исполняющимъ свои обязанности не по призванію, не по внушеніямъ совѣсти, а какъ ремесло, дающее пропитаніе и даже нѣкоторые излишки для болѣе удобной жизни. Мы чувствуемъ потребность въ обсужденіи, въ уясненіи нѣкоторыхъ ученій нашей церкви; а намъ этого недозволяютъ, и изъ свят. синода и даже изъ каждаго духовнаго цензора дѣлаютъ непогрѣшимаго папу.

Мы — народъ безсословный — намъ навязали какія-то нёмецкія сословія и теперь стараются ихъ поддерживать. Конечно ни риттершафта, ни бюргершафта, ни аристократіи, ни демократіи, у насъ не создадутъ, но попытки и усилія къ тому вредятъ народному единству, его потрясаютъ и препятствуютъ его развитію и утвержденію. Несчастная мысль объ усиленіи и возвеличеніи дворянства, нынѣ преобладающая въ верхнихъ административныхъ и общественныхъ сферахъ, особенно вредитъ намъ, дворянамъ, ставя насъ въ земствѣ въ какое-то обособленное положеніе. Аристократіи у насъ, и вообще въ XIX вѣкѣ, не создадутъ, но

много могутъ повредить дворянству, отнимая у него возможность быть въ земствъ тъмъ, чъмъ, по своему образованію и своимъ достаткамъ, оно быть должно. Русскіе — по преимуществу народъ земскій; всякія выдъленія изъ него конечно ослабляють земство, но они несравненно вреднѣе для выдъляемыхъ, которые теряютъ почву подъ своими ногами и становятся какими-то безсильными ублюдками. Земство у насъбыло принялось, начало дъйствовать, сплотняться и укръпляться; но изъ Питера насылаемые указы, циркуляры и губернаторы имъютъ постоянно въ виду все болъе ограничивать дъйствія земскихъ собраній, и тъмъ вызываютъ столкновенія между ними и администрацією, охлаждаютъ земскихъ дъятелей, и подрываютъ въ корнѣ самое земство.

Долго мы страдали отъ неправды въ судахъ; наконецъ мы получили такое судебное устройство и такіе уставы, которые намъ объщали "судъ скорый, правый, милостивый и для всъхъ равный." Дъло пошло такъ, что успъхъ его превзошелъ надежды даже людей много ожидавшихъ отъ русскаго ума и русской практичности. Но и тутъ администрація стала дълу поперегъ и, всякими прямыми и косвенными, явными и тайными мърами, старается сдълать тщетнымъ это великое нововведеніе.

Даже губернскія земскія собранія, составленныя преимущественно изъ лицъ привилегированныхъ сословій, т. е. почти неплатящихъ никакихъ податей, единогласно высказались за отмѣну подушныхъ налоговъ, за распространеніе обязанности платить подати на всѣ сословія и за принятіе для

того справедливыхъ и разумныхъ основаній. Но администрація ограничивается до сихъ поръ печатаніемъ трудовъ податной коммиссіи, увеличеніемъ акциза на вино, возвышеніемъ цѣнъ на разные патенты, измѣненіями въ уставѣ о гербовомъ сборѣ и пр., а важное дѣло о преобразованіи подушныхъ податей остается неподвижнымъ. — Мы убѣждены въ необходимости разработывать естественныя богатства нашей страны, развивать нашу промышленность и разширять нашу торговлю и внутреннюю и внѣшнюю; а насъ направляють на спекуляціи, на биржы и на опасную биржевую игру.

Мы желаемъ датъ нашимъ дѣтямъ общечеловѣческое и русское образованіе; дѣти наши желаютъ учиться; но администрація говоритъ намъ: "Вы всѣ дураки; не знаете чему должно учиться, что изощряетъ и выпрямляетъ умъ, укрѣпляетъ духъ и дѣлаетъ человѣка настоящимъ человѣкомъ. Я все это знаю досконально; умные и ученые люди меня тому наставили; морите дѣтей на классическихъ языкахъ и классикахъ; все остальное — трынтрава — само придетъ." — Скажите: соотвѣтствуютъ ли эти условія тѣмъ, при которыхъ русскіе люди желали бы воспитывать своихъ дѣтей или сами образовываться?

Мы желали бы, какъ человѣку подобаеть, высказывать свои мысли и чувства откровенно и такія же рѣчи слышать отъ другихъ; но администрація удерживаеть за собою право рѣшать, что и какъ мы можемъ говорить печатно, и преслѣдуетъ насъ за тѣ наши слова и мысли, которыя ей не

нравятся и кажутся преступными. Можемъ ли быть довольными?

Даже въ частномъ быту, мы не чувствуемъ себя ни въ какомъ отношеніи обеспеченными. Произволъ сотскаго, становаго и исправника виситъ надъ нами въ деревнѣ, произволъ городоваго, квартальнаго надзирателя, частнаго пристава и полицеймейстера тяготѣетъ надъ нами въ городѣ; произволъ губернатора, департаментовъ и министровъ давитъ насъ и тутъ и тамъ.

Въ прежнія времена, эти или даже и болье тяжкія бытовыя условія насъ не такъ стёсняли, не такъ обременяли, не такъ томили какъ нынъ. Прежде мы были не въ Европъ, а только на ея границахъ; прежде мы жили какъ-то особнякомъ а не обще съ образованною частью человъчества; прежде, заимствуя у Запада разныя жизненныя удобства, и пораженные его цивилизаціею, мы мало вникали въ собственныя свои потребности и гордились своимъ обезьянствомъ; прежде мы не знали инаго суда кромъ криваго, пользовались крѣпостнымъ правомъ на людей или отъ него терпъли, услаждались въ разгулъ произвола или отъ него страдали; однимъ словомъ, прежде мы были полуазіятцами, полуевропейцами, но не были людьми образованными, сознающими свое челов вческое достоинство, свои человъческія права, обязанности и потребности. Конечно и теперь мы не можемъ себя считать достигшими такого сознанія; но въ насъ пробудились къ нему стремленія; мы чувствуемъ что стали иными людьми, что въ насъ заговорили иныя потребности и что удовлетворение ихъ сдълалось необходимостью.

А между темъ, этого удовлетворенія не тольконеть, но есть ему явное и тайное противудействіе.

И это противудъйствіе не отъ главы правительства. Нътъ! Имъ, вопреки совътамъ, убъжденіямъ, застращиваніямъ и кознямъ многихъ, выдававшихъ себя за усерднъйшихъ и върнъйшихъ Его слугъ, совершены: освобождение кръпостныхъ людей, введение земскихъ учреждений, установление гласнаго и устнаго суда, съ присяжными засъдателями по уголовнымъ дъламъ, предоставление печати нъкоторой свободы и многія другія болье или менъе важныя преобразованія, имъющія цълью наше возрожденіе. Упомянутое противудъйствіе исходить отъ исполнителей будто Его воли, отъ людей у которыхъ на языкъ преданность къ Его особъ, а на дълъ — одна преданность своимъ дичнымъ интересамъ — отъ людей, которые заслоняютъ собою народъ отъ Него и Его отъ народа.

Отъ чего же и какимъ образомъ такое противудъйствие можетъ происходить?

Въ Петербургъ мало знаютъ Россію и ел обитателей. Иногда по ней проъзжають въ вагонахъ; иногда посъщаютъ Москву, такъ называемое сердце Россіи; иногда заглядываютъ въ избранныя ел мъстности; но собственно Россія, какъ народъ, имъющій свои особенности, свои стремленія и свои нужды, и по преимуществу представляемый людьми, живущими, во внутренности страны, жизнью земскою и частною — эта Россія словно гдъ то — за тридевять земель; она въ Петербургъ менъе из-

въстна чъмъ Германія, Франція, даже Англія. Петербургское такъ называемое общество, составленное изъ военныхъ и гражданскихъ генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ — вотъ собственно та Россія, которая тамъ постоянно имфется въ виду. которой умомъ и духомъ пробавляется наше государственное управленіе, и изъ которой избираются у насъ министры, директоры департаментовъ, губернаторы и прочіе сановники. Мудрено ли что, при такомъ ощибочномъ, ложномъ принятіи одной вещи за другую — частички, и притомъ далеко не лучшей и не существенной, за цёлое, у насъ преследуются цели, совершенно противныя общимъ желаніямъ, издаются законы неисполнимые и не соотвътствующіе потребностямъ страны, и принимаются мёры, по большей части, не только не достигающія предполагаемой цёли, но прямо ей противудействующія — мудрено ли что, при такой обстановкѣ, каждый блинъ выходитъ комомъ?

Прошли для Россіи тё времена, когда можно было ею управлять, мало заботясь о ея желаніяхъ и нуждахъ, которыя чрезвычайно умножились, измёнились, уразнообразились и пріобрёли такое значеніе, что не могутъ не быть принятыми во вниманіе. Если бы наши министры и законодатели имёли и по семи пяденей во лбу, то ихъ бы не хватило на удовлетворительное исполненіе лежащихъ на нихъ обязанностей. Теперь безусловно необходимо узнавать отъ самой страны, что ей нужно, чего она желаетъ и какъ лучше удовлетворить и тому и другому. Какъ сама страна, особенно такая обширная какъ Россія, не можетъ лично и прямо вы-

сказываться, то она должна это исполнять чревъ своихъ представителей. А потому: учреждение государственнаго земскаго собранія или государственной земской думы — стало необходимостью неотложною — неустранимою.

Пожалуй скажуть, что мы до этого еще не доросли, что для этого мы недостаточно развиты, что это крайне опасно; и пр. пр. Точь въ точь такія рѣчи произносились и по поводу освобожденія крѣпостныхъ людей, и при введеніи земскихъ учрежденій, и при установленіи гласнаго и устного судопроизводства. А между темъ всё эти великія реформы совершились не только безопасно и благополучно, но и легче и съ большимъ успъхомъ, чемъ можно было даже ожидать. Не слёдуеть при этомъ упускать изъ вида и того обстоятельства, что приведеніе въ действіе этихъ преобразованій находилось въ рукахъ людей, которые враждебно были къ нимъ расположены, которые противупоставляли и теперь противупоставляють имъ всякаго рода препятствія, и которые неутомимы въ изыскании средствъ къ искаженію первоначальных Уставовъ и Положеній. Если этихъ перечниковъ не будетъ; если царскіе совѣтники и исполнители царской воли будутъ взяты изъ среды народныхъ избранниковъ, изъ среды людей, не случайно попавшихъ на берега Невы и тамъ забывшихъ что есть иная Россія, кромѣ той, которая разъвзжаеть и расхаживаеть по Невскому проспекту, а людей излюбленыхъ своими согражданами за ихъ умъ, свъденія, добросовъстность и любовъ къ общему дълу; то, при такихъ условіяхъ, всь преобразованія пойдуть еще много успышные, и, при содъйствіи страны а не при ея страдительномъ послушаніи, всъ законы и мъропріятія будутъ для нея истинно благотворными, и тъмъ исполнятся желанія всякаго русскаго, любящаго свое отечество, и въ особенности великаго нашего Государя.

Какъ устроить и изъ кого составить нашу государственную земскую Думу? Какія права ей предоставить и какія обязанности на нее возложить? Какой кругъ дъятельности ей очертить? Эти и другіе подобные вопросы — разрѣшить не трудно. Самое существенное — убъдиться, что мы не можемъ долее оставаться въ томъ положени, въ которомъ мы нынв находимся, что намъ необходимо изъ него выйти, и что единственный къ тому путь и способъ есть учреждение сказанной Думы. Если это убъждение въ насъ утвердится; если имъ мы глубоко проникнемся и если достанетъ у насъ силы воли провести его въ исполненіе, то все остальное, намъ потребное, придетъ само собою. наши, по этому дёлу, упованія мы возлагаемъ на Того, Кто такъ благовременно и премудро уже совершилъ великія преобразованія, имфющія служить ступенями къ полному и окончательному возрожденію Россіи.

Прочитавши эту книжку, иные, пожалуй, найдутъ что положение наше представлено въ ней черезъ чуръ мрачнымъ; другіе, быть можетъ, упрекнутъ въ томъ, что мы недостаточно подкръпили наши заявленія и мнънія фактами и цифровыми данными; окажутся в роятно и такіе читатели, которые, соглашаясь съ нами во многомъ, выскажутъ сожальніе, что мы, указавши в рно разные одержащіе насъ недуги, не предложили ряда м ръ, къ ихъ уврачеванію.

Первымъ мы отвътимъ что, при поверхностномъ или одностороннемъ наблюдении явлений нашего быта, можно признать, что такая или иная сторона нашего положенія не такъ бъдственна, какъ нами она изображена; но мы убъждены что, при болъе внимательномъ, многостороннемъ и въ глубь обстоятельствъ вникающемъ расмотрени и обсужденіи различныхъ видовъ нашего житья-бытья, должно скорве придти къ заключенію, что мы еще слабо изобразили бъдственность нашего положенія, и что мы грѣшимъ не пессимизмомъ а даже оптимизмомъ. Нътъ! наше положение очень тяжко и опасно; переломъ къ выздоровленію и окръпленію или къ маразму — теперь долженъ, въ жизни Россіи, совершиться; чёмъ скорее и глубже мы сознаемъ всю бъдственность нашего положенія, тъмъ болье въроятій, почти върныхъ задатковъ или залоговъ къ благопріятному разрѣшенію одержащей насъ бользни. Неужель мы сами не въ состояни прямо посмотръть въ глаза грозящимъ намъ опасностямъ и будемъ ожидать чтобы они надъ нами разразились? Не ужель не себъ а врагимъ нашимъ, мы снова будемъ обязаны пробужденіемъ и оживленіемъ?

Вторымъ нашимъ обвинителямъ мы скажемъ, что дъйствительно мы представили мало фактовъ и еще мънъе цифръ, и что это произошло отъ малой нашей вёры въ силу доказательности какъ тёхъ, такъ и другихъ. Можно привести десятки фактовъ и еще болъе цифровыхъ данныхъ въ подкръпленіе самаго ложнаго мнънія, а все таки правды тутъ не будетъ. Мы высказали въ этой книжкъ то, что считаемъ правдою. Если это такъ, то общее сочувствіе подкръпитъ и утвердитъ наши слова лучше всякихъ искусно собранныхъ и сопоставленныхъ фактическихъ доводовъ. Если этого сочувствія мы не встрътимъ, то утъщимся мыслью что не скрывали того, что считали истиною. А потому пусть міръ будетъ нашимъ судьею.

Наконецъ послѣднимъ, т. е. нашимъ единомысленикамъ отъ части, мы не утаимъ, почему не предложили частныхъ мѣръ къ уврачеванію различныхъ недуговъ, отъ которыхъ мы страдаемъ. Мы убѣждены что, при нынѣшней правительственной обстановкѣ, никакія мѣры и никакіе законы не могутъ принести пользы. Самые мудрые законы и самыя благія мѣры, еслибы они были даже утверждены, окажутся безсильными въ рукахъ исполнителей, къ нимъ не расположенныхъ. Добавимъ къ этому еще слѣдующее: когда болѣзнью пораженъ организмъ, въ главныхъ его отправленіяхъ, тогда не лѣчутъ прыща на лицѣ или мозолей на ногахъ.

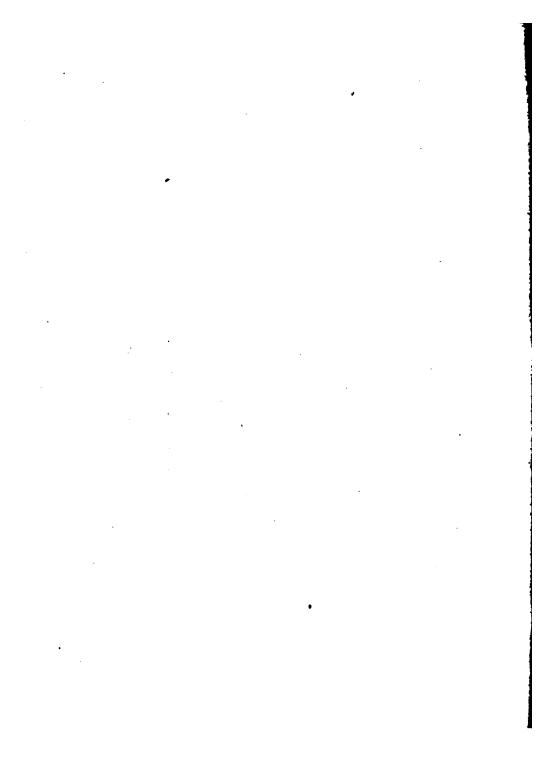

## Приложеніе къ 'стр. 136.

## Очеркъ

# Современнаго женскаго института.

I.

Мысль о томъ, что закрытыя учебно-воспитательныя заведенія отрывають дѣтей отъ жизни, даютъ фальшивое направленіе ихъ мысли и чувству, дѣлаютъ изъ нихъ въ большинствѣ нравственныхъ уродовъ и такимъ образомъ представляютъ собою серьезное эло, что въ настоящее время общеизвѣстно и общепринято въ кругу всѣхъ мыслящихъ и смыслящихъ людей; а между тѣмъ наши женскіе институты все еще стоятъ и крѣпко держатся на своемъ мѣстѣ, нисколько не измѣняясь въ своемъ существѣ, игнорируя требованія жизни и науки воспитанія. Отъ какихъ бы причинъ ни зависѣло осуждаемое жизнью и наукою существованіе институтовъ, — во всякомъ случаѣ этотъ анахронизмъ, эта педагогическая аномалія есть фактъ, и притомъ фактъ весьма грустный и тяжелый.

Я не рѣшилась бы публично и рѣшительно высказывать своего мнѣнія, еслибъ оно было построено только на моихъ умозрительныхъ выводахъ; но, какъ одна изъ бывшихъ институтокъ, я рѣшаюсь разсказать читателю все, что знаю изъ опыта объ умственной и нравственной сторонахъ институтскаго быта. Всѣ воспитывавшіяся въ институтахъ, всѣ коротко знакомыя съ нимъ подтвератъ истину моихъ заявленій, положа руку на сердце; я не

хочу ни прибавлять, ни убавлять чего-нибудь къ тому, что есть; я хочу изобразить предметь такъ, какъ онъ есть.

Я думала сначала написать для этой цёли "воспоминанія"; но такъ какъ мелкія подробности институтской жизни, болёе или менёе извёстныя, могли бы заслонить собой главныя мысли, то эти послёднія я и излагаю въ предлагаемомъ очерке.

Достоинство каждаго учрежденія оцѣнивается сообразно съ его современною реальною потребностью, цѣлью, отчасти средствами и, наконецъ, достиженіемъ самой цѣли. Посмотримъ же, что такое на самомъ дѣлѣ женскій институтъ. Что требуетъ въ данный моментъ наше истинно просвѣщенное общество, или лучше наша нравственная и умственная жизнь отъ института, какъ отъ женскаго учебнаго заведенія? Отвѣтъ ясенъ: образованныхъ и воспитанныхъ дѣвицъ, будущихъ полезныхъ членовъ семейства и общества.

Но, скажуть намъ, это только прекрасная мечта немногихъ гуманныхъ, развитыхъ людей и только фразы многихъ полупросвъщенныхъ, которыхъ хватаетъ на однъ фразы.

Къ несчастію, должно сознаться, въ этомъ возраженіи много правды. На самомъ дѣлѣ, лица, помѣщающія въ институты своихъ дѣтей и родственницъ, требуютъ лищь такого образованія, какое привыкли разумѣть подъ этимъ словомъ въ обыденномъ смыслѣ, т. е. поверхностнаго знанія обще-принятыхъ наукъ, музыки, пѣнія, танцевъ, рисованія и рукодѣлія. Кромѣ того въ институтѣ, — что кажется положительно немыслимымъ, — обучаютъ и хозяйству.

Все это требуется потому, что вообще "такъ принято", что въ высщемъ сословіи это нужно для того блестящаго образованія, какое требуется уровнемъ развитія этого общества; затъмъ среднимъ сословіемъ средняго состоянія — для замужства, потому что если женихи и обращаютъ вниманіе прежде всего на приданое, то не всякій же возьметъ "такую дуру необразованную, съ которою стыдно въ люди показаться", и, наконецъ, среднимъ сословіемъ бѣднаго состоянія — въ виду того, что объдныя дввушки сами должны доставать себв насущный клюбъ, а для этого труда (большею частию гувернантства, должности классной дамы) ничего больше и не требуется, какъ поверхностное знакомство съ некоторыми науками.

Итакъ, внъшность, блескъ, пыль — вотъ главная суть института; программы, баллы, экзамены, акты, аттестаты, дипломы, медали, шифры — вотъ печальное, мишурное основаніе одного изъ главныхъ разсадниковъ образованія женщинъ, т. е. будущихъ женъ, матерей, воспитательницъ, которыя потомъ должны сами воспитывать юное покольніе по образу и подобію своему.

Посмотримъ, на сколько институтъ осуществляетъ даже эти узкія, ограниченныя цёли, и могутъ ли достигаться въ немъ тѣ, которыя дѣйствительно необходимы для правильнаго развитія общества.

Высчитывая требованія особъ, номѣщающихъ въ институты дѣвицъ, я ни слова не сказала о воспитаніи. И это естественно потому, что воспитаніе, въ томъ смыслѣ, какъ мы понимали его до сихъ поръ, само собою разумѣется, извѣстное всѣмъ и каждому, существуетъ въ институтѣ, т. е. умѣнье присѣсть (поклониться), держаться прямо, не тяготиться своими собственными руками, зная, какъ и когда, должно складывать ихъ, и т. п., а такое воспитаніе, какое мы начами понимать подъ этимъ словомъ, требуется еще очень немногими развитыми людьми, которые не отдаютъ своихъ близкихъ въ институты, ибо хорошо понимаютъ, что тамъ его не можетъ битъ, а отчего — посмотримъ.

Что такое воспитаніе, въ чемъ оно заключается и чёмъ обусловливается, — всё эти, почти рёшенные, вопросы въ наше время установились и опредёлились въ педагогіи съ достаточною ясностью и полнотою, благодаря трудамъ Ушинскаго, Пирогова и другихъ нашихъ педагоговъ, не говоря уже объ иностранныхъ, — почему мы, оставляя теорію, обратимся къ фактамъ и разсмотримъ, какого рода вліяніе имѣетъ институтъ на своихъ воспитанницъ, какая среда окружаетъ ихъ, кто воспитываетъ ихъ.

#### II.

## Начальницы, классныя дамы, учителя.

Посмотримъ, какое отношеніе другъ къ другу и къ воспитанницамъ имѣютъ всѣ эти люди.

Начальница — большею частію княгиня, графиня, по малой мере, генеральша — есть, какъ и показываеть самое слово, "начало", власть, отъ которой зависять и дъти, и классныя дамы, и учителя (хотя у послъднихъ есть еще свое начальство, именно по учебной части). Поэтому начальницъ все должно повиноваться, отъ личнаго ея взгляда и произвола зависять институтскій распоряженія, и всё эти г-да и г-жи обязаны угождать ей во всемъ, для своей же личной пользы, оставляя совершенно въ сторонъ интересы воспитанницъ. Хотя воспитанницы называють свою начальницу татап, однако никогда не видять въ ней не только матери, но даже, большею частію, хотя нѣсколько расположеннаго къ нимъ чужаго человѣка. Между тѣмъ она могла бы быть для нихъ татап не по одному только форменному названию, потому что не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Но въ чинныхъ отношеніяхъ къ начальницъ, къ которой даже матери и вообще родители институтокъ относятся съ такимъ подобострастіемъ\*), такъ много и съ такимъ страхомъ говорятъ о власти ея "исключить изъ института", "погубить на въкъ", такъ убъждаютъ въ необходимости первой практической добродътели послушанія, покорности начальниць, влекущихъ за собою, осязательныя выгоды, — затёмъ, младщее непосредственное начальство — классныя дамы — такъ подобострастиичають предъ ней, такъ стараются скрыть отъ нея бу-

<sup>\*)</sup> Какъ, напр., должна была смотръть на начальницу дъвочка мать которой, прожде чъмъ войдти въ ед комнагу, обратилась къ ней въ дверяхъ съ такимъ восклицаніемъ: "д — бъдная дворянка, смъю ли я къ вамъ приблизиться?!"

дничное жизни, или же иногда, наоборотъ, выставить его въ преувеличенномъ видъ, для своихъ видовъ, самыя рутинныя отношенія ея къ нимъ такъ формальны, - что воспитанницы не могутъ видъть въ ней ничего больше, какъ "начальницу" въ полномъ и буквальномъ смысль этого слова, какъ видять солдаты начальника въ своемъ полковомъ командиръ. Есть, конечно, очень добрыя женщины и между начальницами, но самыя отношенія ихъ, вслёдствіе ихъ начальническаго поста, ихъ обязанность требовать субординаціи и дисциплины, неизбъжныхъ въ закрытыхъ заведеніяхъ, но ненавистныхъ дётямъ, самая природа которыхъ требуетъ возможно большей свободы, - все это, такъ-сказать, запираетъ ихъ сердца. Но извъстно, что любовь основывается не на страхъ; и понятно, какъ дети должны смотреть на власть, которая за мальйшій проступокъ дівочки, за дерзость, сказанную ею въ минуту увлечения детскаго гивва (можетъ-быть возбужденнаго несправедливостью, что случается нередко), положимъ даже, действительно виновную, или, наоборотъ, совершенно невинную, по какимъ-нибудь постороннимъ соображеніямъ — можеть выгнать ее изъ заведенія, дать дурной аттестать и такимъ образомъ испортить ей впоследствии жизнь попреками родителей или родственниковъ, огорченіемъ ихъ и своимъ собственнымъ, невозможностью пріобръсть образованіе въ другомъ какомъ заведеніи, невозможностью достать кусокъ хліба, если она бъдна, если содержалась на казенный счетъ и. т. п. - Понятно, что при такой власти и отсутствіи сердечной связи, дети, и еще более родители ихъ, какъ люди практическіе, видять въ начальниць бога, предъ которымъ все должно покориться, умолкнуть, самоуничтожиться. Даже и къ "доброй" maman дети не имеютъ такого свободнаго доступа, какъ къ родной матери, чтобъ обращаться къ ней съ своими просьбами и нуждами, какъ бы онъ дълали это въ своей семьь; еслибы даже этотъ образъ начальницы и не останавливалъ ихъ, между начальницей и дътьми всегда есть грозныя посредницы — классныя дамы, которыя не любять, чтобъ ихъ обходили въ этихъ случаяхъ; если же что-либо подобное и случается.

то это въ свою очередь подаетъ поводъ къ новымъ неудовольствіямъ; пожалуй, можно и на это жаловаться, да въдь на всякіи чихъ не наздравствуещься; притомъ тъ, которыя жалуются, хотя бы и справедливо, все-таки пріобрътаютъ себъ дурную репутацію.

## III.

Классныя дамы, большею частію бёдныя, идуть служить за жалованье, имбя въ далекой перспективъ пенсію. Чтобы заслужить эту пенсію, классная дама поставляеть себѣ единственною цѣлью — угодить начальству и больше всего начальниць, какъ власти, имеющей силу отказать ей отъ маста, котя бы вследствие каприза, минутнаго нерасположенія, несмотря даже на то, что она была полезна для воспитанія, но почему-либо не понравилась ей, и такимъ образомъ лишить ее куска хлаба, возможности обезпечить его себѣ подъ старость. Извъстно, своя рубашка къ тёлу ближе и въ силу этого несомнённаго аргумента классная дама исполняеть все то, и только то, что нравится начальниць, что можеть хорошо выставить ее передъ начальствомъ\*). Словомъ, классныя дамы подчиняются общему настроенію института — выпиности: онъ заботятся о внъшности, также какъ и учителя, которые дёлають это отчасти вслёдствіе тёхъ же побужденій, отчасти всявдствіе программы, парализующей разумную деятельность, — деятельность, ставящую своею цълью поверхностность, — также какъ и каждое начальство передъ своимъ начальствомъ, доходя до самаго высшаго... Всё эти воспитатели и воспитанницы, каждый по своему характеру и способностямъ, употребляютъ тѣ или

<sup>\*)</sup> Такъ, напримъръ, носились слуки, что одинъ изъ попечительныхъ членовъ института очень любитъ хорошенькихъ, а по тому передъ прівздомъ его одна классная дама ставила всёхъ корошенькихъ своего класса на крайнія мёста лавокъ, между которыми должно было проходить важное лицо, лакомое до хорошенькихъ лицъ, и когда воспитанницы замічали, что это не ихъ міста, она отвічала: "ничего, mes dames, только на время, пока князь пройдетъ, — онъ любитъ корошенькихъ."

другіе способы, но всё стремятся къ одной фальшивой цёли — выставить дъло лучше, нежели оно есть въ дъйствительности. И это не должно казаться страннымъ, потому что отъ этого зависитъ ихъ личное благосостояніе, не рѣдко даже благосостояніе ихъ семьи, ибо всё эти должности суть средства для жизни. Кому какое дело, что эта ложь, что это всевозможное, выражаясь вульгарно, надувание одной ступени іерархической лістницы другою, что эти переодіванья въ новыя платья и передники въ ожиданіи важныхъ лицъ, которымъ хотятъ показать, что воспитанницы всегда такъ одъты, - что эти экономы, показывающие въ рапортичкахъ своихъ такія кушанья, которыхъ ніть, - что эти публичные экзамены съ зазубренными отвътами, эта quasiнаука, quasi-нравственность, — что все это и многое другое подобное, взятое витстт самое имтеть пагубное, раститвающее дъйтвіе на воспитанницъ? Что за "фанаберія" заботиться о какой-то утопической нравственности, когда, у всякаго есть своя непосредственная, личная, практическая цёль?... Такъ разсуждаютъ классныя дамы, и не знаютъ, и не стараются знать и удовлетворить желаніямъ и нуждамъ воспитанницъ, быть имъ полезными умственнымъ и нравственнымъ образомъ, да и вообще, какъ власть, стараются только вызвать слабыя стороны себь подвластвыхъ, чтобы воспользоваться ими или покарать ихъ. О любви тутъ нътъ и помина. Конечно, классныя дамы привыкають, наконецъ, къ своимъ классамъ, потому что, узнавъ наклонности каждой девочки, на слолько это нужно для благочиннаго управленія классомъ, онѣ управляютъ имъ съ большею свободой. Съ перваго взгляда можно принять за любовь и то чувство самолюбія, съ которымъ иная дама старается выставить и расхвалить свой классъ; но дъти очень хорожо понимають, что это за любовь. Наконецъ, подобострастіе ихъ къ богатству и знатности воспитанницъ даже тамъ, гдв повидимому всв должны быть равны, не можеть возбуждать уваженія къ нимъ.

Какое же можетъ быть нравственное вліяніе всѣхъ этихъ людей на воспитанницъ? Какъ тѣ, такъ и другія знаютъ, что между ними нѣтъ никакой душевной связи, что придетъ время котда этой необходимости не будетъ, и оне разстанутся совсемъ, чтобы не мешать, не надобдать другъ другу. Классныя дамы — это для воспитанницъ несносные шипы въ институтской жизни, крючки, ежеминутно цёпляющіеся за каждую мелочь; для классныхъ дамъ дъти — скучныя, надобдливыя, но неизбъжныя средства для куска хабба, для пенсін. Спросите по совъсти каждую воспитанницу, любитъ ли она своихъ классныхъ дамъ. "Ненавижу!" (институтское выраженіе) отвётить она вамь, да и не можетъ быть иначе, ибо классная дама — это гнетъ, это бичь дътской свободы, не по своему личному характеру (предположимъ даже, что у нихъ хорошіе характеры у всъхъ), а по своему положению, по своимъ обязанностямъ. Она надзираетъ за ними день и ночь, будни и праздники, круглые семь-восемь лётъ, и какъ надзираетъ! Заиграется ли воспитанница и закричитъ громко, классная дама тотчасъ останавливаеть ее и парализуетъ веселіе дътей своими строгими замъчаніями, а пожалуй или запрещеніемъ играть совсёмъ, или же приказаніемь играть въ иную игру, а не въ эту. Кончитъ ли воспитанница свои уроки въ приготовительные для уроковъ часы и возьметъ чтонибудь прочесть, классная дама говорить, что она не должна читать въ приготовительные часы для уроковъ. "Да я ихъ приготовила, спросите меня, я ихъ знаю!" — "Все равно, учите. " — "Да въдь я ихъ знаю. " — "Учите еще; это не порядокъ. Вы должны сидеть въ классе приготовительные часы и учиться, а не читать." — Заинтересуется ли воспитанница какимъ урокомъ или чтеніемъ, досадное восклицание: "Otez vos coudes", "tenez vous comme il faut", нарушаетъ чтеніе на интересномъ мѣстѣ, прерывая теченіе мысли; если же при этомъ невольно выразится неудовольствіе на лицѣ воспитанницы, тогда еще хуже: "A! Vous me faites des grimaces! Laissez votre livre et aliez vous mettre au coin; или извольте сейчасъ же положить эту книгу, возьмите другую, гадкая, непослушная дввчонка; она еще не довольна, когда ее останавливаютъ!"\*)

<sup>\*)</sup> Не вывелась еще ман ра дъйствовать слъдующимъ безцеремоннымъ образомъ: классная дам», не говоря ни слова, иногда подкравшись на ципочкахъ, ударитъ виновные локти линейкой

И долго еще волнуетъ и мучитъ классную даму мысль о неблагодарности рода человъческаго въ лицъ воспитанницъ, опять прорываясь наружу ръзкими, недовольными замъчаніями воспитанницамтъ.

Нѣсколько часовъ сряду сидѣли воспитанницы въ класст, имъ хочется походить, не мешая конечно этимъ другимъ, - нътъ, не порядокъ, еще черезъ часъ только можно будетъ пройтись по классу, — "сидите, я не позволяю", говорить дама. Лётомъ, напримёръ, манкируетъ какой нибудь учитель, попросятся дети провети этотъ часъ въ саду, съ уроками, конечно, - нътъ, нельзя: по росписанію положено быть въ комнать. Вздумается классной дам' велать снять перелинки, въ классъ холодно, просятъ воспитанницы позволенія не снимать, — "нітъ снять, я приказываю." То "платье длинно подшейте"; то "платье коротко, — отпустите"; то "зачемъ зачесали волосы кверху, — тамап не позволила", а то "косы низко положили" и нескончаемое число такихъ замъчаній \*). А ужь переписывание тетрадокъ безконечныхъ — чистоинквизиціонная пытка!

Часто классныя дамы не только необразованы, но и невѣжественны; довольно быть француженкой или нѣмкой, чтобы получить это мѣсто. О нравственности классной дамы въ обширномъ смыслѣ слова, объ ея пріемахъ въ воспитаніи — никто никогда и не думаетъ; было бы въ классѣ тихо, чинно, присѣдали бы ровно и низко при

или своем рукой, радуясь, если ей удается это. Если же дѣвочку предупредитъ кто, или она сама замѣтитъ опасность и сниметъ руки, ей велятъ положить ихъ на столъ снова и подвергнутъ на-казанію.

<sup>&</sup>quot;) Эта мелкая, назойливая придиричвость классныхъ дамъ не рѣдко возбуждаетъ въ дѣтяхъ положительную ненависть къ нимъ. Случалось этой ненависти дѣтей простираться до ожесточенія ихъ молодыхъ и сострадательныхъ сердецъ; такъ, напримѣръ, въ одномъ классъ дѣти, желая чѣмъ-нибудъ сорвать накопившуюся злобу противъ своей придирчивой и мстительной классной дамы, два-три раза клали ей въ сливки мелко наскобленаго мыла, и хотя въ первый разъ это произвело рвоту, но воспитанницы не сжалились и поступили такъ же и во второй разъ, кажется, даже и въ третій.

появленіи сильныхъ міра сего, съумѣли бы прибавить къ отвѣтамъ на предложенные вопросы Votre Excellence и т. п. — и классъ считался благовоспитаннымъ. А что сдѣлало на самомъ дѣлѣ это благов воспитанне съ сердцами и умами дѣтей, вѣдь этого не видно, да и сто́итъ ли объ этомъ заботиться: выйдутъ онѣ по окончаніи курса, и не увидишь и не услышишь о нихъ ничего весь вѣкъ. Богъ съ ними: какъ онѣ тамъ расправляются съ жизнію, это ихъ дѣло, онѣ здѣсь всѣмъ чужія, временныя посѣтительницы, — живи, какъ знаешь; срокъ кончится, аттестаты подписаны, и слава Богу, — съ шеи долой.

Очень мало такихъ достойныхъ дамъ, съ любовью посвящають себя дётямъ, которыя выбрали эту должность не по невоможности имъть другое занятіе а по призванію, но и тѣ не въ состояніи выносить душной атмосферы вившнихъ, мелочныхъ требованій, порождающихъ естественно ненависть воспитанницъ къ нимъ, — но требованій обязательныхъ для нихъ самихъ, фальши, произвола, рутины. Да такихъ классныхъ дамъ, которыя имъютъ самостоятельный взглядъ на вещи, которыя видять въ детяхъ не бездушныхъ куколъ, обязанныхъ двигаться, говорить, чувствовать по ихъ приказанію и исполнять то, что отъ нихъ требуется, въ ту же секунду, — такихъ классныхъ дамъ очень мало и онѣ притомъ считаются чуть ли не революціонерками. Поэтому классныхъ дамъ, разумъющихъ подъ словомъ воспитаніе не одну дрессировку, начальство, привыкшее видъть въ подвластныхъ себъ безусловную покорность, не терпитъ въ институтахъ. "Молчать, не разсуждать!" — вотъ что требуется начальствомъ отъ классныхъ дамъ, которыя въ свою очередь требуютъ того же отъ дѣтей.

#### IV.

Не мало дѣтей поступаютъ въ институтъ съ большою охотой, и я была изъ числа такихъ. Мнѣ до того надоѣли домашнія гувернантки, къ несчастію такія, которыя на всѣ вопросы и просьбы объяснить, разсказать что-нибудь, отвѣчали: "учите безъ разговоровъ то, что вамъ задано",

и которыя при этомъ съ такимъ восторгомъ сами вспоминали объ институтахъ и пенсіонахъ, что я только и мечтала о нихъ. Притомъ братьевъ тоже роздали учиться, мить было скучно одной; такъ много счастія и радостей ждала я отъ сообщества подругъ, такъ много отъ участія классныхъ дамъ, которыя представлялись мнѣ чѣмъ то въ роде добрыхъ тетокъ, и, Боже мой, какъ скоро я разочаровалась во всемъ этомъ! Вспоминаю объ этомъ не потому, что это лично касается меня, но этотъ примъръ можетъ дать общее понятіе о впечатлівнім, которое производить заведение на своихъ членовъ и какъ впоследствии растетъ и украпляется оно всамъ, что ожидаетъ датей въ институть, или, что еще хуже, какъ онь привыкають ко всему, что дурно подбиствовало на ихъ свёжія, неиспорченныя чувства, и не замічають уже ничего такого въ окружающей ихъ обстановкъ, что могло бы дурно действовать на нихъ и чего следуетъ избегать.

Та классная дама, въ дежурство которой я поступила, взяла меня подъ свое покровителство, а другая за это самое (какъ я узнала послѣ) преслѣдовала меня и всячески притесняла — по счастію не долго — до техъ поръ, пока однажды нашъ инспекторъ, взошедъ нечаянно въ классъ и увидавъ меня на кольняхъ, будто бы за урокъ классной дамы (это было на вакаціи), спросилъ у меня его и, видя, что я знаю его какъ нельзя лучше, вельлъ мнъ встать, а ей, по всей въроятности, сдълалъ выговоръ, потому что съ техъ поръ она перестала преследовать меня, а онъ началь наблюдать за нею. Съ этихъ поръ я очень полюбила добраго, но вмёстё строгаго инспектора, и какъ, къ моему счастію, я училась и вела себя хорошо, то и онъ не имѣлъ причины быть недовольнымъ мною. Съ удовольствіемъ вспоминаю это обстоятельство, потому что оно очень мирило меня съ всеобщею холодностью воспитателей. Къ несчастію, онъ былъ у насъ не долго.

Далѣе: насмѣшки и обманы воспитанницъ, которыя, "обобравъ новенькихъ" (тожо институтскій терминъ), т. е. попросивъ на время ножницы, ножичекъ, бумаги и проч., отказывались вовсе отдавать ихъ и даже осыпали ихъ

насмѣшками и презрѣнемъ; затѣмъ ссоры ихъ между собою, вражда одного класса съ дригимъ, напримъръ, за предпочтеніе, оказываемое начальницей, зависть, поклоненіе царькамъ, т. е. дерзкимъ и деспотичнымъ девочкамъ, которыхъ всв боялись и которымъ угождали даже классныя дамы, — обманы воспитапницами сихъ последнихъ, обманы классными дамами начальницы, вражда классныхъ дамъ между собою, формальоыя, безучастныя отношенія ихъ и учителей къ воспитанницамъ, подобострастіе къ начальницъ и начальству, желаніе выставиться лучше, чъмъ есть на самомъ дёлё, маленькія подлости дёвочекъ для снисканія любви ихъ, неуваженіе, отвращеніе отъ науки - все это дъйствуетъ чрезвычайно возмутительно, пока новенькія не привыкнуть къ этому подобно другимъ, хотя не вст могутъ помириться совершенно со встмъ этимъ.

### V

Обманы начальницы классными дамами!... же это? — Да очень невинеые, конечно, но тъмъ не менье обманы, которые поселяють неуважение къ класснымъ дамамъ и даютъ право обманывать ихъ самихъ безъ зазрѣнія совѣсти. Такъ, напримѣръ: дѣти исключительно въ меньшихъ классахъ, приготовивъ поскорфе уроки, чтобъ отдохнуть нёсколько отъ занятій, соберутся по двъ, по три, и сидятъ, разговаривая между собою, или тихонько читая что-нибуть, чтобы не мёшать другимъ (иная классная дама по доброть своей позволяеть это); вдругъ возгласъ: maman! maman (начальница)! Класная дама бъгаетъ, сустится, кричитъ: "по мъстамъ, занимайтесь чемъ-нибудь и, главное, молчать"! Сначана безъ привычки это лицемфріе действуеть ужасно непріятно; чувствуешь, что происходить что-то дурное. Или въ свободные часы въ будни, или въ праздникъ, классная дама побъжитъ на полчаса, или даже на десять, на пятнадцать минутъ къ себъ домой, или зайдетъ въ другой классъ поболтать съ классною дамой, - кажется, что тутъ преступнаго? Нетъ, что-бы быть совершенно

исправной, она не хочетъ, чтобы начальница узнала это и на случай ея внезапнаго прихода ставитъ на-сторожѣ воспитанницу, которая, завидя татап, стремглавъ летитъ увѣдомитъ ее объ этомъ. Вѣда, если она прозѣваетъ ее! Та, возвратившись на свой постъ, водворяетъ тишину и спокойстве въ классѣ, за что и получаетъ похвалы. И тысячи тому подобныхъ вещей. — Тишина, молчаніе — вотъ заслуга классной дамы, вотъ достоинство класса, ставящееся превыше другихъ душевныхъ качествъ, — тишина въ классѣ, въ свободные отъ занятій съ учителями часы, въ столовой, на прогулкѣ въ саду, въ рекреаціи, вездѣ, повсюду! Въ рѣдкія минуты позволяется разговаривать, но всегда смотрится на это непріязненно. За то ужь въ эти рѣдкія минуты дѣти вознаграждаютъ себя вполнѣ: вмѣсто расговора подымается шумъ и крикъ.

Итакъ, хотя институтки и называются воспитанницами, учителя — воспитателями, класныя дамы воспитательницами, но о воспитании, какъ объ умственномъ и нравственномъ развитіи, въ истинномъ смыслѣ этого слова, и нътъ ръчи. Конечно, здъсь нътъ недостатка въ наставленіяхъ, напр., такого рода, что послушаніе есть первая добродетель, тихость скромность (въ переводе съ нотаціоннаго языка — полнайшее и безусловнайшее самоуничтоженіе) — первое основаніе всякаго благонравія. На тебя взводять небылицу, обвиняють въ чужой винь, --- молчи, иначе тебя сочтутъ дерзкой; тебя не такъ поняли, — не смъй и пикнуть, иначе поступишь въ разрядъ mauvais sujets и bêtes noires. Поэтому воспитанницы постоянно смотрять, да и не могуть иначе смотръть на своихъ воспитательницъ soi-disant, какъ на власть, которая можетъ карать, гнать и отравлять каждую минуту Поэтому бъднымъ дътямъ, подъ гпетомъ этой деморализующей власти, предстоитъ мучительная, неестественная, но роковая, неизбъжная дилемма — или совершенно обезличиться, самоуничтожиться, льстить и подличатъ всячески, или вести непосильную, неравную, невозможную борьбу. Результатомъ перваго — потеря индивидуальности, уничтожение сознания собственнаго достоинства, подличаніе, лицеміріе, низкопоклонство: результатомъ втораго — озлобленіе, ненависть, презрѣніе къ руководящимъ, иногда дерзкій протестъ, какъ единственное средство излить систематически накопившуюся злобу. Какъ то, такъ и другое невыносимо-грустно и тяжело испытывать и видѣть въ дѣтяхъ, особенно если взять во вниманіе, что все это развивается и крѣпнетъ въ нихъ въ продолженіи семи, восьми, десяти лѣтъ.... Итакъ, о правственныхъ, сердечныхъ отношеніяхъ между этими лицами, т. е. между воспитанницами и ихъ казенными руководительницами, нечего не только думать, но и мечтать: такія отношенія здѣсь невозможны, немыслимы. Одна сторона — начальствующая, другая — подчиненная; оды — давитъ, гнететъ, насилуетъ человѣческую природу; другая — выноститъ этотъ гнетъ и давленіе и деморализуется, — вотъ обрисовка отношеній.

### VI.

Ближайшее начальство не имбеть, не должно имбеть самостоятельнаго взгляда на вещи, потому что оно, по мніню высшей въ институть власти, есть только поли*цейская*, *исполнительная власть* — не больше, и чёмъ уже, чёмъ ограниченнёе будутъ права воспитанницъ, тёмъ легче ей будетъ исполнять свою задачу, выставить передъ начальствомъ мнимыя достоинства, свое умѣнье вести дѣтей, воспитывать, между темъ какъ на самомъ деле все это умънье заключено только въ силь власти, въ грозныхъ аттрибутахъ балловъ, лишени объдовъ, въ отказъ родителямъ въ свиданіи съ ихъ дѣтьми въ пріемные дни (варварское наказаніе) и т. д. Наконецъ, причина антипатіи со стороны воспитанниць къ воспитательницамъ заключается еще и въ томъ, что эти госпожи, по самой обязанности своей, суть надзорь полицейскій. Слёдовательно, у воспитанницъ тотъ же, въ сущности, мотивъ, въ силу котораго общество относится весьма не симпатично къ становымъ, исправникамъ, квартальнымъ и прочимъ членамъ и чинамъ полиціи, хотя по идет общество должно бы всёхъ этихъ господъ на рукахъ носить за

сохранение его интересовъ. Въда опять, если классная дама замътитъ, что ея сослуживицу (обыкновенно въ каждомъ классь классныя двь дамы) дьти за что-нибудь предпотаютъ ей. Тогда начиняется недостойное, унижающее ихъ въ глазахъ воспитанницъ сеперничество, при которомъ одна старается превзойдти другую въ расположении къ ней дътей, думая достичь его, унижая, осмъивая и охуждая заочно распоряженія своей соперницы. Все это, само собою очевидно, чрезвычайно дурно вліяетъ на дітей и порождаетъ между ними шпіонство, месть, стараніе поддёлываться къ каждой изъ дамъ. Очень часто случается, что кого изъ детей отличить одна классная дама, ту возненавидитъ другая и третируетъ ее какъ нельзя хуже. Не взлюбивъ какую-нибудь дъвочку (что случается очень часто изъ совершенно личныхъ побужденій), классная дама имбеть полную возможность гнать и преследовать ее до последней степени, безпрестанно жалуясь на нее начальницъ, передъ которой выставляетъ ее чуть не чудовищемъ, — рекомендуетъ ее за самый ужасный "individu" учителямъ, безо всякаго повода къ такому заявленію со стороны учителя, желая лишь предубъдить его въ дурную о девочке сторону и т. п. Естественно, что такая возмутительная несправедливость вызываетъ въ дътяхъ ужасное ожесточение и сильнъе всего остальнаго закрепляетъ ненависть детей къ такимъ воспитательницамъ.

## VII.

Къ этимъ, такъ-сказать, вопіющимъ безобразіямъ институтской педагогіи надо присоединить еще массу мелочей, въ которыхъ постоянно выражается самодурство воспитательницъ и полное съ ихъ стороны пренебреженіе къ личности дѣтей. Мы говоримъ "мелочей" только сравительно, на самомъ же дѣлѣ въ воспитаніи нѣтъ мелочей, да изъ этихъ, повидимому, мелочей, слагается школьная жизнь дѣтей; таковы: гулянье, ученье, покупки, прически, сегодня дозволенныя, а завтра отмѣненныя безъ, всякой видимой или извѣстной имъ причины, потомъ опять допуска-

емыя, даже обязательно и т. д. Это самодурство и деспотическій произволь служать причинами постояннаго недовольства. Вследствіе явнаго неуваженія къ личности воспитанницъ со стороны руководителей, не признающихъ самодъятельности дътей даже въ незначительныхъ дъйствіяхь и заботящихся объ уничтожени въ детяхъ-девочкахъ всякаго проявленія воли, какъ будто бы онт въ самомъ дълъ куклы, которымъ ничего не объясняется, у которыхъ ничего не спрашивается, — вслъдствіе этого и со стороны дътей возникаетъ пренебрежение и неуважение къ приказаніямъ начальства, такъ какъ эти приказанія не имфють въ большинств разумныхъ основаній, какъ, по крайней мёрё, кажется дёвочкамъ, которымъ никогда не считають нужнымъ объяснять причины этихъ ordres и contre-ordres. Бъднымъ дъвочкамъ часто вменяется въ обязанность повиноваться даже такимъ требованіямъ, которыя противорьчать убъжденіямь ихъ еще чистой совъсти, напр., просить прощенія за не совершенный поступокъ; насилують эту совъсть и возмущають чувство справедливости, возвышая и отличая недостойныхъ, но обладающихъ способностью притворяться и подличать, надъ истинно-достойными и т. п., — все это имбетъ результатомъ глубокое, сильное и нерѣдко навсегда укореняющееся предпочтение вижшности предъ внутреннимъ, формы предъ содержаніемъ, отсутствіе самообладанія, непривычка къ самодъятельности въ мысли и въ жизни. А уничтоженіе самостоятельности мнітній и взглядовъ (хотя бы въ такъ-называемыхъ "мелочахъ"), подведение ихъ подъ одинъ общій уровень — лишаеть дівочекъ малійшей, впоследствіи, возможности усвоить себе руководящіе принципы, развить энергію, силу воли и ума. Между темъ безъ этого женщина не иметъ средствъ противиться вреднымъ вліяніямъ и обстоятельствамъ жизни, хотя бы, такъ-сказать, *инстинктивно* и чувствовалось ей, что эти вліянія и условія дурны, порочны, безиравственны; она не въ силахъ вести въ жизни, разумную и твердую борьбу со зломъ, слъдуя ясному сознанію своего Сущность, характеръ и условія институтскаго воспитанія не дали ей, да и не могли дать, никакихъ

прочныхъ опоръ для разумно-нравственной жизни и дѣятельности и, въ концѣ концовъ, или совершенно обезличиваютъ дѣвушку, дѣлуютъ ее вялой и апатичной ко всему, или даютъ, въ результатѣ, постоянное недовольство въ глубинѣ души, которое также портитъ характеръ, дѣлая его крайне раздражительнымъ и озлобленнымъ, — портятъ жизнь и даютъ пустоцвѣтъ человѣческой дѣятельности, форму безъ содершанія, куклу, самку. Таковы блага, которыми одѣляютъ своихъ воспитанницъ институты, замѣняя имъ собою родитилей, семью и общество.

## VIII.

Но, такъ-сказать въ извиненіе институту, мы должны замътить, что и въ самомъ лучшемъ, образцовомъ закрытомъ учебно воспитательномъ заведеніи и не можетъ быть иначе до техъ поръ, пока оно не изменится въ корнь, въ существь своемъ. Для этого нужно прежде всего изъ закрытаго сдёлать его открытымъ и слить съ действительною жизнію. Необходимость этой реформы доказывается уже и темъ, что съ техъ поръ, какъ стали отпускать детей домой на вакаціи, спертый воздухъ ниститута все-таки освъжился значительно, въ сравненіи съ прежнимъ. Но, скажутъ намъ, если институтъ и сдълается открытымъ изъ приходящихъ дътей, то какъ же быть съ тъми дътьми, которыя или не могутъ быть воспитываеми въ семействахъ по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, или же и вовсс не имбютъ семейства и должны жить до окончанія курса въ учебномъ заведеніи? Въ такомъ случай, для такихъ детей необходимо устроить действительно воспитатсльное заведеніе, положивъ въ основу его семейный, а не казарменный характеръ, такъ вредно вліяющій на индивидуальность человіка\*). "Чімъ боліве

<sup>\*)</sup> То, что говоритъ Дольфусъ съ своемъ сочиненіи "Liberté et civilisation" про французкія мужскія заведенія, можетъ быть безъ искаженія истины отнесено и къ русскимъ, не только мужскимъ

школа походить на семью, тёмъ благотворнее действуетъ она на развитие ребенка" говоритъ Ушинский. Отрадное

но и женскимъ заведеніямъ. ,,Въ самомъ дель, нельзя ни учить, ни вообще воспитывать, насилуя природныя человъческія свойотва, а насиле неизбъжно тамъ, гдъ въ основание воспитания не положено уваженія къ личности. Отсутствіе этого уваженія понижаетъ умственный и правственный уровень, ослабляетъ характеры и умы, ибо тамъ нътъ силы, гдъ нътъ личности; ибо та система, которая стираетъ личности и уравниваетъ различіе природныхъ способностей и качествъ, если и успъетъ иногда искусственно выростить насколько скороспалока, то большею частію наводить только витшній лоскъ, а внутренно сушить источникъ разумнаго и правильнаго развитія." Далье: "Въ заведеніяхъ все напоминаетъ военную мундштровку, пріемы и дисциплину, разсчитанность движеній и математическую точность занятій. Къ несчастію, здась дало идеть не о военномъ стров, который развивается отъ подсбныхъ упражненій, а объ умахъ, которые погибаютъ отъ нихъ." Далье: "Нужно ли упорствовать въ значеніи этой системы, губительной огранизацій, и для умственныхъ и нравственныхъ способностей человъка. Каждый видить вокруть себя ея плоды и на самомъ себъ испыталъ ея вліяніе. Централизація обученія не признасть тасной связи, существующей между нашими физическими и нравственными силами, и поражаетъ наши способности двойнымъ ударомъ: вредитъ и прямо, непосредственно, затуманивая голову множествомъ предметовъ, несвязно втиснутыхъ въ память, и косвенно, долгими годами тяжелыхъ занятій изнуряя тъло, лишая его всъхъ необходимыхъ для развитія элементовъ. Вмъсто любви къ труду, вмъсто подпоры и ободренія, ужасъ царствуетъ въ школахъ: средствомъ вызвать успъхи незамътнаго большинства служитъ горячка безпрерывно возбуждаемаго самолюбія, а порывы большинства задерживаются уныніемъ и утомленіамъ. И тъхъ и другихъ гонятъ безъ разбора впередъ, все впередъ, не давая времени ни осмотръться, ни перевести духъ, и не зная, куда мчатся дъти, словно стадо барановъ подъ криками пастуха и лаемъ собакъ. Чей гласъ можетъ услъдить за каждымъ ребенкомъ этого стада? Кто въ состояни дождаться каждаго и каждому дать направление, не сворачивая въ сторону съ общей дороги? При централизаціонных условіяхъ, подобный подвить не подъ силу и тому, кто быль бы особенно способенъ къ нему при дурной обстановкъ. Здъсь обозначенъ путь, указана точка отправленія и конечная цаль, показаны привалы и время чтобы дойдти отъ одного къ другому; программа, дисциплина и система назначены разъ навсегда: никто не можетъ передълать механизмъ, каждый играетъ въ немъ роль не разумнаго дъятеля, а винта, колеса. Ничьи усилія не могутъ вырваться за роковую черту, которою стаснена свобода начинаній и воспитателя

явленіе представять въ наше время тѣ учебно-воспитательныя заведенія, которыя будуть основаны на этой истинь. Такое благодътельное преобразование предстоитъ и московскому малольтнему отделенію воспитательнаго дома (такъназ. Разумовскому), гдт дти имтють быть ввтрены по группамъ воспитательницамъ, которыя будутъ не классными дамами только, не учительницами, а будутъ исполнять относительно ихъ всё обязанности матери-воспитательницы, пребывая съ ними почти неразлучно, уча ихъ занятіями, играми, отношеніями къ окружающимъ, слъд. воспитывая, развивая и обучая ихъ. И дай Богъ, чтобы нъжное названіе "мамы", которое, какъ мы слышали, даютъ маленькія діти, большею частію сиротки, своимъ новымъ учительницамъ (которыя по окончательномъ устройствъ и будутъ ихъ воспитательницами), было основано не на рутинной привычкъ только, а на истинной привязанности къ

и питомца, и за которой вст радіусы ведутъ къ одному управляющему центру. Въ состояни ли наставники, лишонные иниціативы, вдохнуть ее въ питомцевъ? Конечно, въ началъ своей каррьеры, иной наставникъ, не утратившій юныя мечты свои, попробуетъ жить и оживлять, но скоро опыть проучить его, и т. д. Затымъ, приладившись самъ къ цинизму, а не передълавъ его, и онъ, чтобы двинуть впередъ ввъренное ему стадо ребятишекъ, прибъгнетъ къ помощи боязпи, памяти и тщеславія, особенно памяти, которая раньше является у ребенка и скоръе ведетъ къ такъ-называемымъ "успъхамъ". Результаты понятны: отъ преждевременныхъ успъжовъ онъ не развивается; умъ, наполненный отрывочными свъдъніями, не созрѣваетъ; способности, пущенныя вскачь, хотя и достигаютъ цели, но притупляются. И за стенами школы, въ борьбе съ жизнію, требующей дъйствительной энергіи ума и воли, оказывается, что нътъ никакихъ силъ подъ блестящей оболочкой; гибнутъ въ лъни, распадаются въ прахъ и ничтожество эти скороспълки, честь гимназій, ихъ вывъска". "Конечно, говоритъ Дольфусъ, во Франціи есть энергическіе, развитые люди, — но развъ школы ихъ сформировали? Развъ они существуютъ не вопреки школамъ, устоявъ, силою качествъ своихъ, противъ ихъ сокрушительнаго вліянія? По выпускѣ изъ школъ, не перевоспитали ли, не преобразовали ли они себя, чтобъ укръпить и поддержат разслабленныя и развращенныя свойства? И всемъ ли удастся исправить свою обезображенную натуру? Слады школьной порчи вполна не изглаживаются: умы и характеры, которыхъ она коснулась, останутся уродами на всю жизнь".

своимъ воспитательницамъ, которыя въ свою очередь обязаны замънить имъ мать.

Далье, для раціональнаго улучшенія института, необходимо измьнить цьль его, а сльдовательно и средство, ибо наружное благоустройство, внышній порядокт, дисциплина, бездушный формализмь, обезличеніе, — словомь, всс, противное развитію индивидуальности, суть почти неизбыжныя и необходимыя условія существованія не храма науки и развитія, а женскихь казармь съ ученьемь.

#### IX.

Прибавьте къ всему сказанному раздражающее и вийстй мертвящее однообразіе, страшно рутинную жизнь, отсутствіе всякихъ развлеченій, запрещеніе, въ большей части институтовъ, читать хотя изредка, въ праздники, книги, романы и повъсти хотя бы достойныхъ уваженія писателей и путешествія. Вибліотека существуєть рашительно для вида, книгъ не даютъ читать, боясь, что онъ будутъ изорваны, — находя, что это совсемъ лишнее, что это будетъ отрывать отъ занятій; даже выписываемыхъ научныхъ журналовъ не даютъ. Спрашивается: для чего же они выписываются, какъ не для вида? Не позволяютъ читать даже въ среднихъ и старшихъ классахъ, между тъмъ какъ при этой мертвящей жизни и сухой методъ преподаванія, постороннія, не классныя книги, - конечно, при разумномъ выборть, — чрезвычайно освъжительно могли бы дъйствовать на душу, возбуждать потребность заглянуть въ свою собственную душу, провърить свои мысли, вникнуть въ свой внутренній міръ, — могли бы привести къ самосознанію, къ критическому разбору своихъ побужденій, действій, — могли бы знакомить воспитанницъ съ великими идеями и стремленіями человъчества, со способами проведенія ихъ въ жизнь, съ препятствіями, которыя она могутъ встратить, и съ возникающею, всладствіе этого, борьбою въ жизни, — словомъ, чтеніе книгъ могло бы развить въ будущихъ женахъ и матеряхъ самостоятельную, умственную и дущевную даятельность, расширить умственный кругозоръ и, при реальномъ направленіи, принятомъ въ настоящее время литературої, знакомить ихъ съ дъйствительною жизнію, во всякомъ случає болье, чемъ это замкнутое, неестественное институтское существованіе. А сколько есть хорошихъ книгъ изъ жизни природы, способныхъ возбудить и укрѣпить великій интересъ къ наукь! Чтеніе произведеній иностранныхъ литературъ въ подлинникъ могли бы давать и практическій навылъ въ языкахъ, и знакомство съ исторіей литературы, а чрезъ нее и съ жизнію и особенностями разныхъ націй. Затъмъ, высказывая учителямъ свои мнѣнія о прочитанномъ большею частію письменно, воспитанницы привыкали бы владъть языкомъ, выражать свои мысли, анализировать чужія, — словомъ, привыкать къ самостоятельному труду, единственно полезному для душевныхъ и умственныхъ способностей.

Конечно, и теперь воспитанницы делають сочиненія или, точные, сочиняють ихъ, но при настоящемъ положеніи діла въ институті, это разумное занятіе идетъ чрезвычайно тупо и съ большимъ трудомъ, ибо непривычка къ анализу внутренней жизни имъетъ слъдствіемъ то странное явленіе, что воспитанницамъ стыдно дёлать сочиненія, показывать ихъ учителямъ и давать такимъ образомъ возможность заглянуть въ свою душу. Этотъ, повидимому, ложный стыдъ оправдывается неразвитостью, смутнымъ сознаніемъ бъдности и ограниченности идей, безсиліемъ умственныхъ способностей, неуманьемъ выражаться. Этотъ фактъ можетъ показаться страннымъ для не посвященныхъ въ схоластическую, обрядовую, внешнюю жизнь института, но онъ очень знакомъ и понятенъ учителямъ, которые, къ несчастію, сами состоятъ въ такихъ же формальныхъ отношеніяхъ къ воспитанницамъ, не имъя на нихъ ни малъйшаго вліянія (за однимъ исключеніемъ, о которомъ буду говорить ниже), которое, между тъмъ, такъ необходимо воспитателю, ибо безъ него невозможно благотворное развитіе молодой души, какъ невозможно расцвътаніе цвътка безъ теплаго дыханія весны. или вообще молодые люди, инстинктивно, чутьемъ сердца, если можно такъ выразиться, чуютъ наставника, который самъ относится къ нимъ симпатично, не съ сухимъ, хотя и добросовъстнымъ исполнениемъ своего долга за деньги, но съ истинною любовью къ своему званию, съ сочувствиемъ къ нимъ самимъ, а этого нътъ и быть неможетъ въ настоящемъ институтъ.

Учителя, какъ сказано выше, тоже много зависятъ отъ начальства, а потому, отчасти отъ этого, отчасти же вследствіе программы и даже предписанныхъ учебниковъ, лишаются права действовать самостоятельно; а безъ самостоятельной дъятельности учителя и ученицъ не можетъ быть ни мальйшей пользы При такихъ условіяхъ, гдъ нътъ возможности выказаться нравственной личности воспитателя, тамъ остается одна говорящая машина, заводимая въ извъстные дни и часы, чтобъ учить дътей. Такъ въдь и надобно: институтъ существуетъ для ученья, и хотя на каждомъ шагу встречаются печальныя доказательства того, что такъ-называемыя "образованныя девушки" оказываются безправственными, въ обширномъ смыслъ слова, членами общества, не имѣющими никакой нравственной деятельности, но все-таки до института это какъ будто и не касается.

## X.

Ученье! Но скажите, наконецъ, естественно ли, разумно ми требовать отъ ребенка 8-12-льтняго возраста чегонибудь исключительнаго, а темъ боле исключительнаю посвященія себя наукь, какъ бы она тамъ ни преподавалась, или пожалуй ученію? Положимъ, что бываютъ для дътей небольшие роздыхи, но самая та мысль, что она, дъвочка, живетъ въ институтъ только для того, чтобъ учиться, омрачаеть эту жизнь, ибо въ дъйствительности этого быть не можеть, такъ самой подвижной природъ ребенка несвойственно что-либо исключительное, и въ льта ребячества ребенокъ, инстинктивно покоряясь потребностямъ своего возраста, усердне всего старается о томъ, чтобъ учиться какъ можно меньше; а такъ какъ это не проходить для него даромъ, то вивств съ твиъ у него является желаніе получить балловь какь можно больше. Результатъ этотъ достигается двоякими средствами, одина-

ково вредиыми: прежде всего ребенокъ, одаренный большими способностями, чъмъ его сверстники, употребляетъ ихъ на то, чтобы какъ можно скоръе выучить урокъ, сначала не имъя охоты, а потомъ — привычки и времени размышлять о немъ, вдумываться въ его содержаніе, и привыкая такимъ образомъ развивать одну память въ ущербъ всемъ другимъ способностямъ души. Привычка эта сильно укореняется къ тому времени, когда умственныя и нравственныя свойства начинають развиваться серьезнае и сильнае. И если прибавить къ этому методу преподаванія, машинальныя, буквально, отношенія окружающихъ людей къ ребенку, которыя ни мало не дъйствуютъ благотворно на развитіе дущи, то мы получимъ очень печальные результаты такой узкой и вредной цёли, достигаемой не менње вредными средствами. Другой способъ у неспособныхъ или ленивыхъ детей достигнуть тогоже (т. е. учиться какъ можно меньше, а получать балловъ какъ можно больше) — учиться или на живую нитку, съ пятаго на десятое, или же безъ толку, безъ смысла зазубривать въ долбяшку, или, наконецъ, совсемъ не учиться ничему. И слава Богу, если еще этимъ и окончится все, если ребенокъ, по инстинктивному чувству сасамосохраненія, защищаясь отъ посягательства на его права дътской свободы, не возненавидить ненавистнаго ученія, а вмісті съ ученіемъ и самого заведенія, учителей и классныхъ дамъ, какъ гонителей, тирановъ, похитителей всего, что есть святаго и дорогаго у ребенка — семьи, дома, свободы.... А бывали и такіе приміры передъ моими глазами, во время пребыванія моего въ институть, и будуть они, въроятно, въ немъ еще долго, долго. Помню, какимъ ужасомъ сжималось мое сердце при видъ этого страшнаго озлобленія, переходившаго границы институтской жизни и институтского общества въ накоторыхъ давушкахъ....

Многія дѣти поступали восьми-девяти лѣтъ, не подготовленными, не развитыми, совершенно дикими; и сначала страхъ чужаго, неизвѣстнаго, а потомъ насмѣшки надъ "мовенькой" и преслѣдованія со стороны подругъ, насмѣшки и гоненія классныхъ дамъ за манеры и дикость, наконецъ, колодныя отношенія учителей къ дівочкамъ не столько неспособнымъ, сколько загнаннымъ и не сообщительнымъ, — мало-по-малу, систематически заглушили въ нихъ всякое чувство добра и правды, и развивали одну только страсть, которая ничёмъ уже не была преодолёна (впрочемъ, никто объ этомъ и не заботился), — ненависть къ ученью, къ заведенію и даже не къ одному институтскому люду. А между тёмъ у дітей было доброе сердце, но до такой степени забитое и ложно направленное, что они стыдились всякаго добраго порыва: наприм., нікоторыя изъ нихъ, всегда получавшія плохіе баллы, до того привыкали къ тому взгляду, который вслідствіе этого, устанавливался на нихъ, что дажс стыдились приготовить урокъ хоть мало-мальски сносно.

## XI.

Но отчего же учителя, между которыми естъ много развитыхъ и добрыхъ людей, не могли сами внести долю сочувствія въ свои занятія, въ свои отношенія къ бъднымъ дътямъ? Отчего?.... А полицейскій надзоръ? это жалкое, низкое, недостойное недовёріе къ учителямъ, какъ къ мужчинамъ? О, эти бъдныя полицейскія госпожи и не воображають, что своими узкими, неразвитыми, недостойными взглядами оне только искажають простыя. естесвенныя отношенія воспитанниць къ воспитателямь и тёмъ самымъ порождають такія преувеличенныя, безобразныя, смёшныя проявленія чувства, какъ обожаніе (о чемъ я буду говорить после, которое въ свою очередь заставляетъ учителей благоразумно отдаляться отъ воспитанницъ, чтобы не подвергать себя и ихъ отвътственности передъ начальствомъ. Притомъ же, обязательная программа преподаванія тёснить учителя со всёхъ сторонъ, не давая ему даже физической возможности, за неимъніемъ времени, задаваться внутреннимъ содержаніемъ предмета, пояснять его, вдаваться въ подробности, конечно, придающія болье интереса, говорящія больше чувству, воспріимчивости и вообраюженію, въ особенности женской натуры, но не прописанныя въ программъ и отдаляющія учителя и учащихся отъ этой конечной цёли, къ которой неудержимо должны стремиться они, чтобъ ссполнить свою обязанность, наложенную на нихъ сущноитью института. Вследствіе отсутствія конкретности въ ученіи и отвлеченности преподованія, дёло идетъ скучно, вяло, безжизненно, безполезно, губя напрасно лучшіе годы для развитія способности и любознательности у дітей. Но такъ требуется программой! И вотъ, чтобы достигнуть блаженной обътованной земли, конца программы, воспитателю придаются грозныя аттрибуты "полицейскаго"; у него есть разныя орудія, чтобы подгонять путешественницъ, лениво переступающихъ съ ноги на ногу: нули, единицы, жалобы, следствіемъ которыхъ обыкновенно бываетъ цълая пестрая вереница наказаній, о которыхъ мы уже упоминали и къ которымъ можно прибавить въ младшихъ классахъ — дурацкіе колпаки, билетики съ надписью евангельскими буквами "Paresseuse" и т. п., колени, углы, наконецъ, для большихъ и маленькихъ — презрѣніе и выговоры начальницы классныхъ дамъ, снятіе передника \*) и множество другаго.

<sup>\*)</sup> Не могу не сказать несколько словъ объ этомъ последнемъ; оставя въ сторонъ педагогическій вопросъ о пользѣ наказанія и о томъ, достигаетъ ли оно вообще своей исправительной цъли, — я потому говорю исправительной, что, втроятно, вст указали бы на эту цаль наказанія, такъ какъ она благовиднье, чемъ просто "срываніе сердца", — я спрашиваю; какая прямая, непосредственная цаль именно "сиятія передника"? Верхняя одежда воспитанницъ состоитъ изъ платья, передника и перелинки; воспитанницы такъ привыкають къ ней, что надъть платье безъ передника имъ стыдно и неловко, макъ неловко всякой женщина быть въ одной юбка передъ посторонними. И что-жь? За незнаніе урока или за что-нибудь въ родъ этого, съ воспитанницы снимають передникъ, т. е. мишають ее части одежды въ наказаніе, и зная, что ей отыдно показаться такимг образомг передт посторонними, передт учителемг, ее нарочно не прощають предъ класснымъ урокомъ, конечно, съ благою целью, по ихъ мненію, желая сделать наказаніе чувствительнымъ и полезнымъ для дъвочки. Кто не знаетъ институтскаго быта, тотъ, можетъ-быть, посмется надъ этимъ, не находя здась ничего особеннаго; но тотъ, кому извастенъ этотъ бытъ, кто хорошо знаетъ нравы воспитанницъ, — тотъ хорошо, пойметъ, въ какое, въ высшей степени неловкое, положение ставитъ это взысканіе, какъ оскорбляетъ деликатность и стыдливость девушки.

## XIL.

При сухости, отвлеченности, бездушности преподаванія, при отсуствіи нравственной связи съ ученицами, при натянутыхъ холодныхъ взаимныхъ отношеніяхъ, — ко всему этому присоединяется еще зло — малое по виду, но серьезное по последствіямъ — это вечная ожесточенная борьба за баллы: съ одной стороны желаніе поразить непріятеля тамъ, где всего мене ожидаютъ нападенія; съ другой — скрыть все слабыя места и пробель въ знаніяхъ. Въ виду важной роли балловъ въ институтской жизни, я остановилась на нихъ подоле: предметъ этотъ заслуживаетъ по своему вреду полнаго и серьезнаго вниманія. Что такое балль? Почему онъ играетъ такую важную роль въ общественномъ образованіи, и почему учащееся поколеніе такъ жадно стремится получить

Безиравственность этого наказанія говорить сама за себя. Къ чести и такту учителей должно сказать, что они всегда дёлаютъ видъ, будто не замъчаютъ этого, бросающагося въ глаза, недостатка незатъйливой и несложной одежды институтки, понимая неловкость положенія бъдной наказанной, которая отъ стыда часто не можетъ отвъчать урока. Одна несчастная, озлобленная дъвочка очень часто терпъла это наказаніе и (также какъ и всъ часто подвергавшіяся ему) сильно чувствовала его, пока не привыкла, наконецъ, къ нему; но чтобы въ отмщение доказать покаравшимъ ее, что это ей ни по чемъ, она нарочно старалась показаться учителю безъ передника, и если случалось ему вызывать ее на средину класса, чтобы спросить урокъ, она вылетала съ такимъ нахальнымъ видомъ, что не только мы всъ, но и учитель краснълъ за нее, и однажды одинъ изъ нихъ, чтобы пристыдить ее, спросилъ: , А гдъ же вашъ передникъ?" — "А вамъ какое дъло?" отвъчала она ему дерзко. Съ точки зрѣнія наказующихъ, наказаніе производило свое дъйствіс, потому что приводило въ стыдъ. Но дийствительно ли это средство въ состояніи развивать и направлять женскую стыдливость, деликатность и чувство собственнаго достоинства, которыя такъ желательны въ женщинахъ, или такого рода ввыскапіе, наоборотъ, способно систематически убивать всъ эти качества, оскорбляя и нарушай самыя естественныя условія женской скромности? Мнѣ кажется, именно послъднее должно быть неизбъжнымъ и ужаснымъ слъдствіемъ подобной мъры; доказательствомъ можетъ служить то, что всь ть, которыя бываютъ чаще наказаны, совершенно теряютъ способность чувствовать наказаніе и поучаться имъ.

хорошіе баллы, въ ущербъ дъльности образованія, въ ущербъ знанію, развитію, достиженіе которыхъ совершенно парализуется системою балловъ? Да какъ же и не стремиться учащемуся покольнію къ болье близкой цьли, когда она тотчасъ же, непосредственно, приноситъ такіе богатые результаты?! Хорошій балль на экзамень даеть хорошій аттестать, хорошее місто, хорошее жалованье, хорошее положение въ обществъ и т. д. И наоборотъ, дурной экзаменъ, дурной аттестатъ — дурное мъсто и т. д. Казалось бы, все это логично и справедливо. Разумастся, еслибъ истинное знаніе давало всь эти клады, а непросто баллы и экзамены, которые часто идутъ, въ разрезъ съ ними и даютъ похвальный листъ и одобрение только тупоумию и безсмысленной, говоря школьнымъ техническимъ терминомъ, зубрячко. Кажется, немного осталось воспитателей (особенно при современной разработкъ педагогичнихъ вопросовъ), которые были бы убъждены въ необходимости и пользѣ болѣе, чѣмъ въ безполезности и вредѣ балльной системы. Наконецъ, еслибъ она даже имъла и свою хорошую сторону, темъ не менее следуетъ положить на въсы pro и contra и посмотръть, что перетянетъ.

Баляъ самъ по себъ, какъ *отмпътка*, для памяти, *оцпънки знанія*, казалось, имълъ бы полное право гражданства. Но вотъ хорошая и дурная его стороны, на

сколько онъ поддаются изследованію:

Съ одной стороны, балъ а) награждаетъ добродътель и наказываетъ порокъ; б) возбуждая еще болъе прилежаніе прилежныхъ и пристыжая лънь лънивыхъ, онъ возбуждаетъ соревнованіе къ ученію и хорошему поведенію; наконецъ, в) какъ я уже сказала, онъ есть отмътка для памяти, которою, вмъстъ съ экзаменомъ, руководится начальство для оцюнки знанія учащагося.

Но, съ другой стороны, а) врядъ ли баллъ есть дѣйствительно награда прилежному и дѣятельному ученику, ибо, сознавая, что онъ заслужилъ его, онъ принимаетъ его не какъ награду, а какъ долженое; если же принимаетъ и цѣнитъ какъ награду, то тѣмъ хуже; кажется, уже сознана фальшь этой идеи, также какъ, напр., любви къ добру — не за добро, а за то, что за него воздается сторицею. Надо стараться всёми силами изгнать изъ учащагося міра самую мысль потёхи своего самолюбія этими внёшними отличіями, а напротивъ стараться укоренять и развивать мысль, что лучшая награда езть самое пріобритеніе знанія и собственное сознаніе исполненнаго долга. Удовольствіе, которое чувствуеть человёль, пріобрётая познанія, высоко и благородно: оно возвышаеть душу и порождаеть самоуваженіе. Эта мысль, войдя и осуществившись въ теоріи воспитанія, пріучить человёка уважать свое достоинство и довольствоваться этою высокой правственною наградой, а не руководиться въ жизни пріобрётеніемъ знаковъ отличія, ради которыхъ такъ часто жертвують честью, долгомъ, убёжденіями, можетъ-быть, усвоивъ себё эту привычку еще на школьной скамьё, въ погонё за баллами и т. п. наградами.

б) Опытъ многихъ лътъ, кажется, ясно доказалъ, что на ленивыхъ такъ же действуютъ дурныя отметки, какъ на прилежныхъ хорошія. Лентяй очень скоро привыкаетъ къ нулямъ и единицамъ и смотритъ на нихъкакъ на мелкія непріятности жизни, безъ которыхъ нельзя обойдтись. Предположимъ, что система балловъ совстмъ уничтожена: развъ дъльные ученики станутъ отъ этого лънтяями, а лънивые - прилежными? Кажется, это болъе чёмъ сомнително, также какъ и вообще польза возбужденія соревнованія, что также доказано опытомъ. Не будетъ ли, наоборотъ, оно болбе возбуждено при отменъ балловъ хотя и другимъ образомъ? Тогда, не зная, какое учитель составиль себь мныне объ ученикы, каждый будетъ старатсья заслужить хорошее, а то часто одинъ не выученный урокъ, вслъдствіе какихъ-либо извиняющихъ въ сущности обстоятельствъ, одинъ плохой баллъ убиваетъ энергію, самоув ренность; и ученикъ, съвщій на последнее место, и не старается пробиться на первыя скамьи, увъренный, что это ему не удастся, тъмъ болье, что нъкоторые учителя, - что весьма грустно, но и весьма вёрно, — имёютъ привычку ставить баллы, говоря но-школьному, по мисту, т. е. если ученикъ съ послъдней скамьи и знаетъ какимъ-либо чудомъ свой урокъ, то ему никогда не поставятъ отличнаго балда, въроятно, видя въ этомъ знаніи одну ненадежную случайность; можетъ-быть, это имъетъ свое основаніе, но, ставя за всякій отвътъ баллъ, уже несправедливо руководиться какимъ-нибудь другимъ соображеніемъ, кромъ даннаго урока.

Наконецъ, в) баллъ не только не есть всегда, но и не можеть быть абиствительным в представлением оцинки знанія и развитія — по самой своей эластичности и неопределенности: напр., въ некоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ высшій баллъ 12 и даже 12 +, а въ другихъ 5 и 5 +, — стало-быть, въ какихъ-нибудь изъ принятыхъ балловъ или слишкомъ много оттанковъ, или слишкомъ мало. Потомъ, члемъ руководится учитель, когда ставить балль? Что можно найдти разницу между 0 и 11 и 4 и между 1 и 12 или 5, это понятно: но какъ определить ее, ставя 2, 3, 4, или 5, 6, 7 и т. д.? — Значитъ ли это, что при отвътъ сдълана одна ошибка, или несколько?... И какого рода эта ошибка: отъ того ли, что языкъ не такъ повернулся, заболтался, или ошибка произошла отъ незнанія; между тімь и другимь есть большая разница. Наконецъ, между ошибками отъ незнанія есть опять громадная разница: можно, при полномъ знаніи и пониманіи предмета, не знать какихъ-нибудъ второстепенныхъ подробностей, и, на оборотъ, зная множество второстепенныхъ подробностей, не имъть полнаго и яснаго представленія о предметь, которое и есть собственно знаніе.

Да и самъ учитель не можеть сказать, какой онъ поставить, въ следующи разъ, баллъ за такой же приблизительно ответъ, какъ сегодня, ибо невозможно уловить эту приблизительность. Положа руку на сердце, каждый добросовестный воспитатель долженъ будетъ сознаться, что, не имея возможности составить себе точное, опредпленное понятие о баллы, которымъ могъ бы руководиться разъ навсегда, онъ ставить его случайно (разумется, соображаясъ всякій разъ, на сколько возможно, съ ответомъ урока, но это чрезвычайно гибкая почва), и ни одна цифра отъ 1 до 5 и отъ 1 до 12 не имеетъ опредпленного миста. А чтобы быть справедливымъ, онъ долженъ ставить баллы крайне осторожно; но и эта осторожность часто не можетъ

спасти его отъ нареканій въ несправедливости, недоброжелательствъ, пристрастіи и произволь. А положеніе учителя, къ несчастно, всегда таково, что даже, желая разубъдить въ этомъ своихъ учениковъ (такъ какъ подобное убъждение крайне вредно для благотворнаго вліянія воспитателя на воспитанниковъ, ибо оно имъетъ своимъ первымъ источникомъ взаимное недовъріе), онъ не можетъ этого сдёлать, за не именіемь, такъ-сказать, законныхъ, осязательных в доказательствъ. При томъ же ту степень знанія, которую одинъ учитель цінить въ 5, другой цівнитъ въ 4 и 7-мь. Вращаясь въ школьномъ міръ, или прииадлежа къ нему, вы безпрестанно будете слышать разговоры о томъ, что такой-то отвъчалъ урокъ также хорошо (или дурно), какъ другой, а ему поставили худшій (или лучшій) баллъ; что послѣ этого не стоить заниматься; что такимъ образомъ последніе перейдутъ на первыя лавки; что такой-то учитель быль сначала въ духѣ и всѣмъ ставилъ щедрые баллы, а потомъ разсердился на того-то и сталъ ставить дурные; что такому-то учителю надо приготовлять урокъ, такъ какъ онъ спросить въ этотъ разъ, и т. д. Собственно о знаніи никогда почти нътъ ръчи, а все вниманіе, все стараніе, все соревнованіе обращено на баллы. Положимъ, что даже всъ эти нареканія и жалобы неправильны; но, темъ не мене, самая возмозность ихъ крайне вредно действуетъ на отношеніе двухъ тёсно связанныхъ между собою элементовъ учащагося міра. Отсюда — непріязнь къ учителямъ и между собою, обмань учителей воспитанницами, недобросовъстность въ занятіяхъ, раздраженіе самолюбія, которое постоянно находится въ напряженномъ состояніи, "охотясь" за баллами, — а все это, понятно, имъетъ очень серьезное вліяніе на развитіе ума, на складъ характера и слёд. на всю жизнь ученика. Замётьте еще, что учитель, очень хорошо понимающій, что часто урокъ, заученный чуть не слово въ слово, не есть доказательство твердо усвоеннаго, осмысленнаго знанія, а просто тупоумія съ хорошею памятью, или зубрячки, не можетъ поставить за него дурнаго балла, такъ какъ онъ самъ стесненъ программой (и часто весьма узкой), а если ученикъ испол-

няетъ въ точности эту программу (хотя также очень узко), то какое учитель имбетъ право наказывать его за это дурными баллами? Наконецъ, какъ можетъ учитель всегда определить всю степень знанія, развитія, прилежанія и способности учащагося, когда онъ за всякій урокъ долженъ тотчасъ же ставить баллъ? Напр., естъ ученики и ученицы, которые, не обладая хорошими способностями, или же и обладая ими, но, по ліности, учатъ уроки только тогда, когда ожидають, что учитель ихъ спроситъ, и, спрошенные въ эти разы, разумъется, отвъчаюъ хорошо, получаютъ хорошія отмітки и занимаютъ мъста не по достоинству знанія, прилеженія, развитія, — развъ такой баллъ есть правдивый указатель этихъ качествъ ученика? А если учитель и желаетъ сдёлать его точнымъ представителемъ ихъ, то на это просто нътъ физической возможности, при требованіи — ставить баллъ послѣ каждаго урока и при недостаткѣ времени, чтобъ узнать, такъ ми понятъ, усвоенъ, осмысленъ урокъ отвъчающимъ ученикомъ и всёмъ классомъ. Онъ долженъ бесподовать съ ними, спрашивать факты, предлагать вопросы, отвъты на которые доказывали бы степень ученія и усвоенія предмета, но на это, повторяю, нужно время, а его натъ: какъ, напр., въ накоторыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ урокъ продолжается  $1^{1/2}$  часа, а въ иныхъ 1 часъ; на приходъ учителя въ классъ, на затишье неизбъжной при этой маленькой тревогъ, на вызыванье учениковъ, ставку имъ балловъ и т. п. пройдетъ минутъ 20-ть, если не больше; стало-быть, собственно на выслушиваніе уроковъ и на объясненіе следующаго, остается въ однихъ учебныхъ заведеніяхъ 1 ч. 10 минутъ, а въ другихъ 40 минутъ, и то, если учитель придетъ минута въ минуту. Этого времени едва достаетъ на выслушивание одного или 2-хъ уроковъ, безъ всякихъ бесъдъ, если урокъ длиненъ какъ, напр., уроки исторіи и литературы и т. п. Конечно, часто было бы полезнѣе спросить одинъ урокъ и по поводу его бесъдовать со вевми, какъ сказано выше; но тогда придется поставить одинъ баллъ, а этого весьма мало: вёдь противъ каждаго имени требуется отмётка къ концу мёсяца, такъ,

напр., мѣслчные баллы, которые служатъ въ теченіи полугодія или 3-хъ-мѣсячія основаніями пересадки, смотря потому, какъ часто принято ее дѣлать. А если есть такіе учителя, которые не за всякій отвѣтъ ставятъ баллы, то къ концу этого періода они должны переслушать всѣхъ, чтобы поставить отмѣтки и тогда учащееся поколѣніе прямо говоритъ: "ну, теперь будутъ спрашивать дая балловъ, надо приготовиться", зная очень хорошо, что не послѣдовательное ученіе, не постепенное развитіе, не осмысленный трудъ даютъ право на хорошую отмѣтку, а твердо отвѣченный урокъ. Часто многіе ученики, не понявъ чего-либо изъ урока, не просятъ объясненія у учителя, опасаясь, что эта просьба покажетъ ихъ незнаніе и послужитъ къ уменьшенію балла.

Но въдь необходимо же, скажутъ многіе, для какихъ бы тамъ ни было цълей, знать и отмъчать баллами способныхъ, выдающихся, талантливыхъ личностей отъ другихъ — вялыхъ и непосредственныхъ. Но, во-первыхъ, такія личности окажутся сами собой, — и надо заметить, общемъ пониманіи достоинствъ сходятся всё ученики, тогда какъ за каждый почти баллъ въ отдёльности рождаются несогласія; во эвторых, чтобы воспитатель, съ интересомъ слъдящій за ихъ развитіемъ, могъ покороче узнать ихъ, дайте ему сначала возможность и время на это, не требуйте, чтобы послъ перваго урока онъ давалъ хорошіе или дурные знаки отличія совершенно чуждымъ ему дътямъ. Дайте ему ознакомиться со свойствами души и ума ребенка или юноши, чтобъ определить, что онъ такое. Узнавши способности, развитіе и знаніе (которое должно быть пробнымъ камнемъ перваго въ школьномъ мірѣ) каждаго ребенка, хорошій воспитатель почти безошибочно, на основани этихъ разумныхъ дъльныхъ и достойныхъ данныхъ, можетъ опредълить мъсто подобающее ученику по заслуги и свойствами; трехи мисяцевъ, приблизительно, было бы достаточно на такое знакомство, и только послѣ этого времени учитель могъ бы дать настоящій отзывъ о своемъ классь начальству не безцыльно и не для возбужденія въ дътяхъ страстей всякаго рода, а для того, чтобы пріискать средства помочь слабымъ, не

развитымъ, усилить ихъ знаніе и сравнять классъ. Начальству и не следовало бы говорить детямъ прямо, кто лучше, кто хуже изъ нихъ, во-первыхъ, потому, что, какъ я сказала, истина скажется сама собой; во-вторыхъ, для пощады самолюбія, вообще весьма щекотливой струны, въ какомъ тонъ вы ее ни возьмите; въ-третьихъ, для того, чтобы доказать детамъ не фразами только, что дело не въ баллахъ, а на самомъ дълъ., Переставъ устремлять все вниманіе на внъшность своего воспитанія, дъти поневоль обратятся къ внутреннему содержанію ученія. перь же нетолько дети, но большею частію и родители придають больше значенія отметкамь и экзаменамь, чемь самому делу. А разумется, не можетъ быть сомнения, что, отдавая своихъ дътей въ учебныя заведенія, они предпочли бы для нихъ последнее первому; но рутина дълаетъ свое дъло, увлекая за собой все имъющее въ ней какое-либо соотношение.

Что касается до экзаменовъ, то такъ какъ, при теперешней системъ, важенъ не собственно экзаменъ, а результатъ его, т. е. тотъ же баллъ, то къ сказанному можно прибавить только слъдующее:

Экзаменъ самъ по себъ можетъ бытъ очень полезнымъ, какъ общій взглядъ на цёлое, пройденное по частямъ, какъ освъжение въ памяти фактовъ, на которыхъ будеть основываться и утверждаться послёдующее ученье. Все идти, бъжать, летъть впередъ, не оглядываясь, не вспоминая и не обобщая пройденнаго, есть върнъйшее средство учиться чему-нибудь и какь-нибудь, а напослёдокъ не знать ничего, между темъ какъ repetitio, говорять, est mater studiorum. Но для этого у экзамена надо отнять фальшивую постановку, мишурную обстановку и ненужную торжественность. Когда экзаменъ, въ глазахъ учителей и учащихся, сдёлается средствомъ повторить пройденное, обобщить разрозненное, уяснить темное или плохо понятое, помочь слабымъ и неуспъвшимъ, — въ такомъ случав, экзаменъ будетъ для двтей не страшилищемъ, а желаннымъ, дорогимъ временемъ ихъ жизни; онъ будетъ тогда не casus belli учителей и ученниковъ, a casus pacis, concordiae ...

### XIII.

Обманъ, ложь, лукавство — изъ личныхъ выгодъ, практикуемые всёми въ институте — и начальствомъ и дътьми; хитрость (и опять — ложь, лукавство) вслъдствіе запрещенія мелочныхъ, но совершенно не вредныхъ желаній, наприм. купить чего-нибудь, даже полезныхъ: прочесть что-нибудь или идти учить урокъ музыки въ часы приготовленія очередныхъ уроковъ, когда приготовишь ихъ, но когда классная дама, по своей близорукости или капризу, не позволяетъ этого; ненависть за непрерывныя, мелочныя не только требованія, но очень часто просто придирки; поверхностность и узкость, вследствіе поверхностности и узкости научныхъ требованій и самаго ученія; гордость и ненависть, вследствіе несправедливыхъ и часто встречающихся преследованій въ институте исключительно отъ классныхъ дамъ; каррикатурныя понятія долга, чести, назначенія человіка (напримірт: "вы обязаны слушаться, а не разсуждать ; "вы должны молчать, а не отвъчать"; "мой долгъ наблюдать за вашею tenue" и т. п.), — дальше этого понятія въ институть не идутъ. И это повторяется каждый день въ продолжении 7-8 льтъ. Неуважение къ наукъ, вслъдствие яснаго сознания безполезности ея (вспомните, какъ она преподается и какъ вся сосредоточивается на баллахъ) и въ теоріи и въ приложеніи къ жизни, полнос отсутствіе убъжденій, полное равнодушіе къ возвышеннымъ, гуманнымъ и научнымъ стремленіямъ общества, о которомъ и не знаешь ничего, легкомысліе, безличіе, полнос отсутствіе энергіи ума и воли, для которой не было пищи, — вотъ что кроется въ этихъ робкихъ, миловидныхъ созданіяхъ, вступившихъ въ свётъ изъ-подъ ферулы попечительнаго института, — много отрицательныхъ и почти полное отсутстве качествъ положительныхъ.

Если нѣкоторыя изъ институтокъ сохраняются отъ этого нравственнаго растлѣнія, то это возможно только вслѣдствіе какихъ-нибудь исключительныхъ, постороннихъ обстоятельствъ, или вслѣдствіе особыхъ природныхъ душевныхъ способностей и ихъ энергіи, но отнюдь не отъ института.

Но, Боже, какое поразительное сборище всевозможныхъ недостатковъ и пороковъ! — скажетъ какой-либо несвѣдущій въ дѣлѣ читатель, — какое безобразное преувеличеніе, какая гнусная клевета!

Нѣтъ, читатель, вы очень ошибетесь, если подумаете, что это — преувеличене; къ несчастію, это горькая истина, которую надо объявлять во всеуслышаніе, именно потому, что она горька и всёмъ вредна; но я и не хочу представить институтку представительницей всёхъ этихъ нравственныхъ мерзостей. Съ перемёной обстановки, почвы, способствующей развитію въ юныхъ сердцахъ благовидной, но систематической, всесторонней безнравственности, исчезнутъ сами собой вредныя н возмутительныя проявленія ихъ, — для нихъ не будетъ ни мёста, ни пищи.

Но кто можетъ ручаться, что каждый изъ прививаемыхъ институтомъ пороковъ, практикованный нъсколько льть, хотя и въ незамътномъ видь, во время подготовки къ жизни, не оставитъ своего разъбдающаго семени въ сердцахъ дътей, которое, при первыхъ благопріятныхъ для него условіяхъ, можетъ принести не только пышный цветъ, но ядовитый, умерщвляющій плодъ? И кто не знаетъ, что единственная, общая всёмъ институткамъ черта, — кромё странности пріемовъ и выраженій, которые очень скоро сглаживаются и о которыхъ не стоитъ говорить, -- есть безличіе, безхарактерность, — словомъ, величайшая посредственность. Придется ей попасться въ хорошія руки, зажить разумною, осмысленною жизнію, — изъ нея можетъ выйдти сносная женщина; подпадетъ она подъ дурное вліяніе, — она сділается безнравсвенною женщиной; а если не случится ни того, ни другаго, — она никогда не выбъется собственными силами изъ колеи посредственности, такъ и заглохнетъ въ ней на въки. Повторяю, въ ней ничего ивтъ самостоятельнаго: самая поливищая неразвитость душевныхъ способностей, отсутствіе индивидуальности — основныя черты институтки.

## Одна изъ институтокъ,

(Окончаніе было объщано, но, за сожженіемъ первой части, авторъ принужденъ былъ смолкнуть.)

Лейпцигъ въ типографіи Бера и Германна.

# Важнъйшія онечатки:

| HATE | : OHATAP | читать: |
|------|----------|---------|
|      |          |         |

| Стр | . 18,            | строка | сверху       | 14:        | ихъ, лѣни           | ихъ лени,             |
|-----|------------------|--------|--------------|------------|---------------------|-----------------------|
| "   | <b>3</b> 5       | -,,    | снизу        | 9:         | но                  | не                    |
| "   | <b>3</b> 5<br>38 | "      | ,,           | 1:         | только что нами     | нами                  |
| "   | <b>4</b> 2       | ,,     | свержу       | 4:         | необходимостью, уже | необходимостью        |
|     |                  |        |              |            | · -                 | и уже                 |
| ,,  | <b>48</b>        | 22     | снизу        | 1:         | и .                 | 8.                    |
| 99  | 50               | "      | "            | 5:         |                     | импочемъ              |
| ,,  | 53               | 79     | свержу       | 8:         |                     | <b>типочемъ</b>       |
| "   | 55               | 97     | ,,           | 7:         | и особенности       | ивъ особенности       |
| ,,  | <b>5</b> 9       | ,,     | ,,           | 13:        | разъъздные стражи   | разъвздныхъ           |
|     | 78               |        |              | ۵.         |                     | стражей               |
| 79  |                  | "      | снизу        | 9:         |                     | и настными а          |
| "   | 93               | 99     | 99           | 7:         | на                  | не                    |
| "   | 96               | "      | "            | 6:         | не сдвинуто         | не было сдви-<br>нуто |
| ,,  | _                | "      | <b>9</b> 7 . | 5:         | Издано было         | Издано                |
| 91  | 104              |        |              | 15:        | несотвятственности  | несоотвътствен-       |
| "   |                  | "      | 11           | -0.        | ,                   | ности                 |
| .99 | 116              | ,,     | ,,           | <b>2</b> : | умомъ.              | умомъ!                |
| ,,  | 117              | 37     | ,,           | 3:         | власть.             | власть?               |
| "   | 129              | 2)     | свержу       | 1:         | животворнымъ ду-    | животворнаго          |
| -   |                  | -•     |              |            | хомъ                | духа.                 |
| "   | 138              | ,,     | 79           | 17:        | ни                  | на                    |

Въ прочихъ, довольно многочисленныхъ опечаткахъ, не измѣняющихъ смысла рѣчи, просимъ извиненія у читателя, въ уваженія того, что книжка печаталась спѣшно и что коректуры присылались изъ Лейпцига въ Емсъ.